### **CEOPHINK**

ОТДВЛЕНІЯ РУССКАГО ЯЗЫКА И СЛОВЕСНОСТИ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІН НАУКЪ.

ТОМЪ XVIII, № 1.

# EKATEPNHA II

И

## ГУСТАВЪ Ш.

Академика Я. К. Грота.

#### САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

типографія императорской академій нау:
(Вас. Остр., 9 мн., № 12.)
1877.

Напечатано по распоряженію Императорской Академіи Наукъ. С.-Петербургъ, Декабрь 1977 г.

Непремънный Секретарь, Академикъ К. Веселовскій.

### ЕКАТЕРИНА ІІ и ГУСТАВЪ ІІІ¹.

Академика Я. К. Грота.

Во второй половин 18-го стольтія на европейских престолахь являются четыре замьчательныя лица, которыя, съ разными оттынками ума и характера, выражають собою въ болье или менье рызких чертах одинь тоть же дух времени, представляють весьма интересныя черты сходства и различія. Это были: Екатерина II, Фридрихъ Великій, Густавъ III и Іосифъ II.

Они находятся между собою въ сношеніяхъ, то дружественныхъ, то враждебныхъ, соперничаютъ, переписываются или посъщаютъ другъ друга, заключаютъ союзы, воюютъ и мирятся. Они занимаются литературой, ведутъ свои записки, повъряютъ бумагъ тайныя мысли свои. По сходству ихъ взглядовъ и стремленій очень любопытно и поучительно было бы сопоставить извъстія о ихъ воспитаніи и развитіи. Только при помощи такого сравненія мы могли бы совершенно върно смотръть на образъ мыслей и дъятельность Екатерины II.

Болъе всего точекъ сближенія было между ею и ея двоюроднымъ братомъ Густавомъ, но въ то же время между ними

<sup>1</sup> Въ настоящемъ трудъ слиты и значительно пополнены, особенио въ приложенияхъ, двъ статьи, прежде напечатанныя иною подъ этимъ же заглавиемъ въ сборникахъ Древняя и Новая Россия и Русская Старина.

Сборнивъ п отд. н. А. н.

являлось и болбе всего элементовъ несогласія: они были естественные соперники и враги. Въ 18 въкъ, на сосъднихъ престолахъ съверной Европы два раза представляется намъ однородное созв'язліе, подъ вліяніемъ котораго, при столкновеніи об'ємхъ державъ, Россія неминуемо должна была выйти изъ борьбы побъдительницею. Отношение Петра Великаго къ Карлу XII повторилось, къ концу столетія, хотя и въ совершенно другихъ формахъ и при другихъ условіяхъ, между Екатериною II и Густавомъ III 1. Въ самыхъ свойствахъ лицъ обохъ разновременныхъ созв'єздій мы находимъ много сходнаго: съ одной стороны политическая мудрость, обдуманная сдержанность, спокойное самообладаніе, съ другой воинственный пыль, не ум'тряемый благоразуміемъ, безграничная самонадъянность и тревожное тщеславіе: таковы были противоположности, при которыхъ исходъ борьбы въ обоихъ случаяхъ не могъ быть сомнителенъ. Довольно продолжительная, хотя и не всегда искренняя, дружба Екатерины и Густава смѣнилась наконецъ ожесточенною враждой, и война загорълась двоякая: къ военнымъ дъйствіямъ на сушъ и на мор'в присоединился литературный поединокъ между самими монархами, для которыхъ перо, въ этотъ въкъ вънценосныхъ писателей, было привычнымъ оружіемъ.

Шведская война нашла уже у насъ своего историка: профессоръ Брикнеръ посвятилъ ей обширную монографію, и онъ же особо разсмотрѣлъ два ея эпизода: заговоръ въ Аньялѣ и комическую оперу *Горе-богатыръ*, гдѣ императрица, въ отмщеніе своему обидчику, воспользовалась его же хвастливыми выходками, чтобы выставить его на позоръ въ безпощадной карикатурѣ <sup>2</sup>. По-

<sup>1</sup> Густавъ III род. 24 янв. 1746 г., вступилъ на престолъ 12 февр. 1771, возстановилъ монархическую власть смълымъ переворотомъ 19 авг. 1772; весною 1788 г. началъ наступательную войну съ Россіей, кончившуюся Верельскимъ миромъ, въ августъ 1790 г., безъ измъненія прежнихъ границъ; въ слъдствіе составленнаго противъ него нъсколькими дворянами заговора былъ смертельно раненъ на маскарадъ въ построенномъ имъ же оперномъ театръ и умеръ 29 марта 1792 года.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Статьи проф. Брикнера: «Война Россіи съ Швеціей», «Конфедерація въ

этому, не касаясь уже на этотъ разъ враждебнаго столкновенія между Екатериной и-Густавомъ, я напротивъ нам френъ представить очеркъ ихъ мирныхъ сношеній, до сихъ поръ весьма мало извъстныхъ.

Отецъ Густава III, шведскій король Адольфъ - Фридрихъ, былъ родной брать матери Екатерины II, Іоанны Елисаветы , в это близкое родство двухъ сѣверныхъ монарховъ должно было еще скрѣпляться воспоминаніемъ дружбы, нѣкогда связывавшей ихъ родителей . Притомъ Адольфъ Фридрихъ, бывшій голштинскій герцогъ и епископъ любскій, былъ обязанъ Россіи престоломъ: онъ сдѣлался королемъ въ слѣдствіе требованія Елисаветы Петровны, поставившей его избраніе условіемъ заключенія мира съ Швеціей. Адольфъ Фридрихъ вступилъ въ супружество съ сестрою Фридриха II, Ловизой Ульрикой, и первенцемъ этого брака былъ Густавъ: онъ родился въ началѣ 1746 года, слѣдовательно тогда, когда почти семнадцатилѣтияя Екатерина уже была въ Россіи, и долженъ былъ съ дѣтства привыкнуть смотрѣть съ особеннымъ уваженіемъ на свою старшую, знаменитую умомъ и красотою, родственницу.

Воспитаніе Густава совершилось подъ вліяніемъ того же духа времени, который положиль свою печать на развитіе Екатерины. Образцомъ для всей Европы служила тогда Франція, и наставниками принца принять быль въ руководство планъ воспитанія дофина. Главный надзоръ порученъ одному изъ высшихъ сановниковъ, графу Тессину, котораго назидательныя письма къ царственному питомцу были впослъдствіи изданы на многихъ европейскихъ языкахъ. Все для образованія принца было тщательно придумано по лучшимъ теоріямъ того времени, и при ръд-

Аньяль» и «Комическая опера Екатерины II Горе-болатырь» были напечатаны въ Журн. Мин. Н. Просв. 1868, 1869 и 1870 гг. Относительно значенія оперы Горе-болатырь см. приложеніе І къ настоящей статьь.

<sup>1</sup> См. о ней статью мою Воспитание Екатерины II въ журналь: Древняя и Новая Россія 1875 г., февраль.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Для уясненія родственныхъ отношеній между Екатериною и Густавомъ см. ниже Приложеніе II.

кихъ способностяхъ Густава такое воспитание могло бы принести самые вождельные плоды, еслибъ тому не противодыйствовали обстоятельства: наставниковъ принца избирала господствовавшая партія помимо и даже противъ воли его матери, которая въ следствіе того внушала сыну недов ріє къ нимъ. Частая см вна этихъ наставниковъ мѣшала правильному ходу дѣла, а бывшіе на глазахъ юноши примёры были не такого свойства, чтобы могли утверлить его въ правилахъ нравственности и въ уваженіи къ людямъ. При всемъ томъ онъ рано пріобрѣлъ множество свѣдѣній, особенно по исторіи, и необыкновенную начитанность; то и другое видно изъ сохранившихся дътскихъ его сочиненій разнаго рода, въ которыхъ онъ часто очень умно разсуждаетъ между прочимъ о знаменитыхъ дъятеляхъ шведской исторіи, но въ то же время обнаруживаетъ совершенное пренебрежение къ формъ и незнаніе грамматики. Тъмъ не менъе авторскій таланть получиль въ будущемъ королъ преждевременное развитие, и воспитанію его недоставало только основательности. Едва выйдя изъ детства, Густавъ началъ уже вести свои записки: понятно, что, при такомъ расположени къ литературной деятельности, написанное имъ въ теченіе жизни (хотя онъ кончиль ее уже 46 льть) составило огромную массу бумагъ. Онъ завъщалъ не раскрывать ихъ, пока не пройдеть полстольтія посль его смерти: онь и хранились запечатанными въ библіотекъ упсальскаго университета до 1842 года; тогда профессору исторіи Гейэру поручено быле заняться ихъ разсмотреніемъ, и въ следующіе же годы издано имъ въ четырехъ томикахъ сочинение: Konung Gustaf III:s efterlemnade papper 1. Само собою разумъется, что эти бумаги послужать намъ однимъ изъ главныхъ источниковъ для характеристики Густава и его отношеній къ могущественной соседкь 2.

На характеръ принца должно было сильно действовать и то

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Т. е. «Оставшіяся посл'є короля Густава III бумаги»; бол'є изв'єстна эта книга подъ названіємъ: «De Gustavianska papperen».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Другія печатанныя пособія, которыми я при этомъ пользовался, были: Geschichte Gustaf III, von Dr Posselt, Strassburg 1793; — Skrifter af blandadt innehäll, af Gustaf d'Albedyhll, Nyköping 1799; — Histoire de Catherine II, par

обстоятельство, что между родителями его не было согласія: это не могло не способствовать къ развитію самостоятельности въ молодомъ человѣкѣ. Мать была женщина въ своемъ родѣ замѣчательная, съ красотою соединявшая много ума, живости и силы характера; но вмѣстѣ съ тѣмъ она была слишкомъ впечатлительна и представляла нѣкоторое сходство съ матерью Екатерины II: обѣ отличались властолюбіемъ, гордостью, были склонны къ интригѣ; Ловизѣ Ульрикѣ недоставало выдержки, она дѣйствовала вспышками и часто поражала своими странностями; подобно своему брату (Фридриху II) она любила заниматься философіей и литературой; большую часть времени проводила она въ уединеніи, заставляя читать себѣ вслухъ, и имѣла притязаніе слыть одною изъ образованнѣйшихъ женщинъ своего вѣка, что́ ей и удавалось.

Вольтеръ былъ въ это время истиннымъ царемъ умственнаго міра въ Европѣ; онъ далъ ходъ философіи 18 вѣка въ обществѣ и на тронахъ. Философія, говоритъ Гейэръ, сдѣлалась синонимомъ освобожденія отъ предразсудковъ, которымъ стали хвалиться сильные міра, не сознавая, что оружіе, ими поддерживаемое, легко могло обратиться противъ нихъ же самихъ. То былъ, по словамъ того же писателя, монархическій или аристократическій періодъ этой философіи; позднѣе долженъ былъ наступить періодъ демократическій: Руссо началъ его и съ тѣхъ поръ прекратилась философія великихъ.

Мы знаемъ, какое значеніе пріобрѣлъ Вольтеръ въ отношеніи къ Екатеринѣ; его господству не могъ не подчиняться и Густавъ. Руководителями принца въ новыхъ ученіяхъ, которыя счи-

J. Castera, Paris, an VIII;—Historiches Taschenbuch von Fr. v. Raumer, Leipzig 1857; — Gustave III, par le baron de Beskow, Stockh. 1868; — С.-Петербургскія Вѣдомости 1777 года;—Аста Асаdemiae scientiarum petropolitanae, І. П. 1778 и 1780 г.;—Сборникъ Русскаго Истор. Общества, особенно т. XIII, Спб. 1874;—Гр. Никита и Петръ Панины, П. Лебедева, Спб. 1863;—Іоверн ІІ и. Каtharina von Russland, Wien, 1869, и пр. Рукописные источники, дополнившіе эти матеріалы, были получены мною большею частью изъ Швеціи, благодаря обязательному содъйствію нашего бывшаго посланника въ Стокгольмѣ Н. К. Тирса и генеральнаго консула А. Е. Моллеріуса.

тались средствомъ для пріобрѣтенія власти, были: мать его, филантропъ Карлъ Фридрихъ Шефферъ и поэтъ Крейцъ. Первый. членъ государственнаго совъта, усердный послъдователь школы экономистовъ, былъ одно время главнымъ наставникомъ Густава; последній, также участвовавшій въ его воспитаніи, занималь позднъе дипломатические посты въ Мадридъ и Парижъ. Гейэръ называетъ обоихъ самыми гуманными, простодушными мечтателями. Въ одномъ письмъ изъ Мадрида, Крейцъ пишетъ Густаву, что въ Парижѣ онъ познакомился съ знаменитымъ Юмомъ и внушилъ ему желаніе побывать въ Швеціи, взглянуть на королевуфилософа и на молодого принца, который въ шестнадцать лѣтъ предпочитаетъ серіозныя книги легкому чтенію. «Была пора говорить между прочимъ посланникъ - когда философія возводилась на костры, теперь она сидить на престолахъ: Берлинъ для нея священное убъжище, въ Лондонъ ей сооружаютъ алтари; ее чтуть и любять на северь, между темь какь въ странахъ, более ласкаемыхъ природою, она томится въ изгнаніи или безмолвствуетъ (Франція). Вольтеръ служитъ доказательствомъ, до какой степени вы, принцъ, возбуждаете участіе въ писателяхъ. Знаменитый старецъ прослезился, услышавъ, что ваше высочество знаете Генріаду наизусть. «Правда — сказаль онъ — что я. сочиняя ее, имълъ въ виду доставить поучение царямъ, но я не надъялся, что она принесетъ плодъ на съверъ. Я ошибался. Съверъ всегда производилъ героевъ и великихъ мужей.» Знаменитый писатель не переставаль разспрашивать о мельчайшихъ подробностяхъ относительно вашего высочества. «Я старъ и слъпъпродолжаль онъ-но если все, что вы мнт говорите; справедливо. то я умру спокойно: черезъ пятьдесять леть въ Европе уже не будетъ предразсудковъ. Общій разумъ когда-нибудь, конечно. будеть довольно силень, чтобы произвести такой перевороть.» Такъ заключаетъ Крейцъ. Любопытенъ и отвътъ молодого принца: «Ваше письмо доставило мнъ безконечное удовольствіе. Отзывъ Вольтера несказанно для меня лестенъ. Желаю когда-нибудь заслужить его одобреніе, но боюсь, что теперь оно вызвано

вашимъ дружески преувеличеннымъ описаніемъ моихъ достоинствъ. Я въ восторгѣ, что вы продолжаете заниматься словесностью, и особенно поэзіей. Никогда наша литература не была
въ такой опасности, какъ теперь. Далинъ умеръ, Ире скоро перестанетъ писать, Гюлленборгъ женился, и отъ него пойдутъ
дѣти вмѣсто сатиръ. Такимъ талантамъ надо бы запретить жениться. Съ отрадой, но и съ грустью, вспоминаю наши ужины
въ Дротнинггольмѣ¹ и бесѣды, которыя такъ много способствовали къ моему образованію».

Изъ Парижа, по переводъ своемъ туда въ 1766 году, графъ Крейцъ сообщалъ Густаву всѣ текущія литературныя новости и устроилъ переписку между нимъ и Мармонтелемъ, который послалъ ему своего «Велисарія» и посвятиль Les Incas. Между прочимъ, Крейцъ исправно доставлялъ кронпринцу романы Вольтера и новые томы Энциклопедіи. Въ сентябръ 1769 г. онъ пишетъ: «Посылаю осьмую часть Энциклопедіи, но прошу ваше высочество хранить ее, какъ и прочія части, про себя. Забавно, что самыя смёлыя вещи похоронены въ грамматических статьяхъ» Въ 1770 г., Густавъ самъ, вмёстё съ меньшимъ братомъ своимъ, предпринялъ заграничное путешествіе. Разумъется, что оно прежде всего было направлено въ Парижъ, обътованный край всёхъ тогдашнихъ путешественниковъ высшаго круга. Разврать Французскаго двора, гдв тогда господствовала Дюбарри, достигъ въ эту пору своего апогея; все, что здъсь видълъ и слышалъ будущій король, д'єйствовало на его воспріимчивую душу не какъ предостереженіе, а какъ соблазнительный примітрь. Здісь онъ сблизился съ дофиномъ (впоследствіи Людовикомъ XVI), закрепиль свой союзь съ Франціей и пріобрель ея поддержку для решительной внутренней борьбы, которую готовился вести въ своемъ отечествъ. Мечту свою побывать у Вольтера въ Фернет онъ не успълъ осуществить, получивъ въ началъ 1771 года неожи-

<sup>1</sup> Королевскій дворецъ близъ Стокгольма (Drottning зн. королева, holm—островъ).

данное извъстіе о смерти своего отца, которое заставило его поспѣшно воротиться въ Швецію 1. Еще бывши кронпринцемъ, онъ не могъ безъ негодованія видёть совершенный упадокъ королевской власти и непрерывную борьбу партій, раздиравшую государство въ следствіе дерократической олигархіи, установленной тамъ актомъ 1720 года: съ техъ поръ продолжался известный въ шведской исторіи подъименемъ времени вольности (frihetstiden) періодъ внутреннихъ смуть. Положить конецъ этому невыносимому положенію діль было первою заботой 26-літняго короля. Решимость, твердость и благоразуміе, съ какими онъ въ 1772 году совершилъ задуманный переворотъ, поставили его высоко въ глазахъ всей Европы, и можно было повидимому ожидать еще много великихъ дёль отъ монарха, который такъ блистательно начиналь свое царствованіе. Но правственное существо его было исполнено самыхъ рёзкихъ противорёчій: страсть къ пышности, къ внъшнему блеску, къ драматическимъ эффектамъ, славолюбіе и тщеславіе безпрестанно одерживали въ немъ побъду надъ лучшими побужденіями и върнымъ по большей части пониманіемъ вещей. Весьма мѣтко онъ самъ себя охарактеризоваль въ следующихъ строкахъ изъ одного письма къ Шефферу. писаннаго въ 1773 году: «Что бы ни говорили, людьми управляеть воображение. Когда оно живо и сильно, то побуждаетъ ихъ къ великимъ предпріятіямъ; когда вяло и лѣниво, то производить только ничтожныхъ людей. Оно темъ хорошо, что жизнь, возбужденная его деятельностью, тотчасъ сообщается. Это бываеть особенно въ большихъ народныхъ собраніяхъ: головы воспламеняють одна другую. Тогда-то является энтузіазмъ, порождающій великія дёла, добрыя или злыя, смотря по тому, какое направление они получать отъ сильныхъ характеровъ или обстоя-- тельствъ. После такого похвальнаго слова живымъ воображеніямъ мнѣ почти совъстно сознаться вамъ, что у меня самого

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Густавъ открыто защищалъ Вольтера противъ враговъ его и посдалъ ему некрологъ своего отца, который самъ написалъ. Когда потомъ совершился переворотъ 1772 года, то Вольтеръ сочинилъ въ честь его особую поэму.

очень пылкая фантазія». Вътакихъ сужденіяхъ нельзя не видёть отраженія мыслей, разсѣянныхъ въ трудахъ энциклопедистовъ. Ихъ вліяніемъ объясняется, что въ письмахъ и замѣткахъ всѣхъ четырехъ названныхъ нами монарховъ нерѣдко встрѣчаются одни и тѣ же размышленія. Такъ въ дневникѣ Густава мы между прочимъ находимъ фразу: «Роль начальника партіи не достойна государя», и это же самое замѣчаніе въ разныхъ формяхъ не разъ высказывается въ письмахъ Екатерины II. 1.

Нельзя сказать, чтобы между ею и Густавомъ вовсе не было схедства: напротивъ, по своему образованію и вкусамъ, по одинаковому во многомъ положенію и наконецъ по самому существу своему, они представляли нѣкоторыя общія черты; оба, напримѣръ, равно дорожили властью и славой, любили блескъ торжествъ и шумъ похвалъ, привыкли къ расточительности; но, какъ мѣтко выразился одинъ изъ приближенныхъ Густава (графъ Ульрихъ Шефферъ, министръ иностранныхъ дѣлъ), общія имъ слабости, по странной игрѣ природы, въ Екатеринѣ принимали мужской характеръ, а въ Густавѣ женскій. Густавъ хотѣлъ только блистать и блистать всѣмъ, чѣмъ могъ, даже драгоцѣнными камнями; Екатерина, напротивъ, стремилась къ дѣйствительной силѣ, хотѣла посредствомъ ея господствовать и управлять.

По историческимъ и политическимъ причинамъ, отношенія между обоими монархами, не смотря на ихъ близкое кровное родство, были съ самаго воцаренія Густава весьма щекотливыя, и чёмъ болёе благопріятные слухи доходили о немъ до императрицы, тёмъ недовёрчивёе она должна была смотрёть на своего сосёда. Воть почему уже 1 мая 1771 года, т. е. черезъ нёсколько мёсяцевъ послё вступленія его на престоль, она писала

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Такъ она писала 21 янв. 1771 г. къ г-жѣ Бьельке: «J'ai toujours eu pour principe que vis-à-vis de ses sujets un prince ne doit jamais être que juge, jamais chef, encore moins adhérent de parti». (Я всегда держалась того правила, что въ отношеніи къ своимъ подданнымъ государь долженъ быть судьею, а не начальникомъ, еще менѣе приверженцемъ партіи. Сборн. Р. Ист. Общ., т. XIII, стр. 63. Ср. тамъ же, стр. 208).

Никить Панину: «Я не столь отзывалась утвердительно на добрыя диспозиціи короля шведскаго, чтобъ изъ того заключить можно, чтобъ не должно намъ бдённымъ окомъ смотрёть на шведскіе обороты» <sup>1</sup>. Такое недов'єріе не могло не усилиться еще въ значительной мѣрѣ послѣ знаменитаго coup d'état 8/19 августа 1772 г., такъ успѣшно сокрушившаго олигархію въ Стокгольмѣ. Событіе это самымъ чувствительнымъ образомъ задівало петербургскій кабинеть, такъ какъ по Ништадтскому миру Россія, вмість съ Даніей и Пруссіей, гарантировала сохраненіе въ Швеціи образа правленія 1720 года. Согласно съ этимъ, въ трактатъ, заключенномъ между Россіей и Пруссіей въ 1769 г., было опредълено секретной статьей, что въ случат возстановленія королевской власти у Шведовъ, Фридрихъ II обязанъ, по требованію Екатерины, сдёлать нападеніе на шведскую Померанію. Встревоженный переворотомъ, прусскій король въ письмѣ къ своему племяннику порицалъ его поступокъ и предсказывалъ Швеціи большія затрудненія. Если тімь ограничились со стороны Пруссій последствія дня 19-го августа, то причиной тому были польскія д'яла, поглощавшія въ этомъ самомъ году все вниманіе сосванихъ державъ.

Что касается Россіи, то Густавъ конечно понималь, что послѣ побѣды надъ партіей шапокъ, которую всячески поддерживаль русскій посланникъ Остерманъ, шведскому королю могла предстоять другая, болѣе опасная борьба съ союзницей этой партіи—Россіей. Черезъ нѣсколько дней послѣ своего успѣха онъ извѣстилъ о немъ Екатерину II. Она приняла его письмо холодно, и въ отвѣтѣ своемъ, воздерживаясь отъ всякаго поздравленія, ограничилась выраженіемъ надежды, что миръ будетъ сохраненъ, не смотря на разныя дѣйствія, которыя клонятся къ его нарушенію. Въ то же время она приказала Остерману стараться возстановить прежнее правленіе. Въ частныхъ письмахъ ея къ дру-

<sup>1</sup> Сб. Ист. Общ. XIII, 82. Для поздравленія новаго короля съ восшествіежъ на престоль, 29 сентября 1771 года посланъ быль въ Стокгольмъ девятнадпатилѣтній сынъ Долгорукаго-Крымскаго.

гимъ лицамъ между темъ выражалось неудовольствие противъ Густава. «Я вижу» — говорила она г-жѣ Бьельке, съ которою вела самую откровенную переписку — «что молодой шведскій король не придаетъ никакого значенія самымъ торжественнымъ клятвамъ и увтреніямъ своимъ. За день до революціи онъ обвиняль въ бунть христіанстадскій гарнизонь, а на другой день приняль его сторону. Никогда ни въ какой странъ законы не были такъ попираемы, какъ въ Швеціи при этомъ случать, и я вамъ ручаюсь, что этотъ король такой же деспотъ, какъ соседъ мой, султанъ: онъ ръшительно ничъмъ не стъсняется. Не знаю, это лисредство долго пользоваться любовью націи, рожденной и воспатанной въ правилахъ свободы; но полагаю, что не у меня одной въ Европ' родятся такія мысли» 1. Почти то же самое Екатерина нѣсколько позднѣе писала Вольтеру, прибавляя еще слѣдующія замічанія: «Вотъ нація, которая меніе чімъ въ четверть часа теряетъ свой образъ правленія и свою свободу. Государственные чины, окруженные войскомъ и пушками, въ двадцать минутъ обсудили 52 пункта, которые они принуждены были подписать... И все это черезъ два мѣсяца послѣ того, какъ государь и весь народъ взаимно поклялись строго сохранять обоюдныя права свои» 2.

Дальнъйшіе поступки Густава, за которыми Екатерина зорко слъдила, все болье раздражали ее. Въ головъ его уже зародилась мечта о присоединеніи Норвегіи къ Швеціи, и онъ готовъ быль тотчась же приступить къ дълу: по поводу слуховъ о враждебныхъ намъреніяхъ Даніи, шведскіе полки явились у норвежскихъ границъ, и самъ король посреди зимы поъхаль туда, но Фридрихъ II заставилъ его отказаться отъ этого преждевременнаго предпріятія. Между тъмъ Екатерина, уже провъдавъ о пла-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Сб. Р. Ист. Общ. XIII, стр. 265.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Тамъ же, стр. 268. Есть извъстіе, что императрица внослъдствіи сама нашла это мъсто слишкомъ ръзкимъ и потребовала черезъ Гримма, чтобы оно было исключено изъ ея переписки при изданіи полнаго собранія сочиненій Вольтера (1784—1789). (Gustav III, par Beskow, стр. 95). Однакожъ въ письмахъ Екатерины къ Гримму ничего подобнаго не оказывается.

нахъ Густава, писала къ г-жѣ въельке: «Этотъ молодой шведскій король, котораго вы считаете благоразумнымъ, не таковъ по-моему: онъ велъ въ Норвегіи тайныя интриги, которыя открылись и даютъ мало вѣса его словамъ: я по всему вижу, что онъ не уважаетъ своихъ завѣреній, и если нужно сказать напрямикъ,—для него нѣтъ ничего святого: послѣ этого довѣряйтесь ему, если можете» 1. Вольтеръ давно поговаривалъ о своемъ желаніи посѣтить императрицу: «Шведскій король» — отвѣчала она фернейскому философу — «доставитъ вамъ возможность сократить путешествіе: война можетъ сдѣлаться общею изъ-за этой политической шалости» 2.

Неудивительно, что въ Европъ ходили слухи о скоромъ разрыв'т между Россіей и Швеціей, т'ты болье, что перем'тна обстоятельствъ, происшедшая въ Даніи съ паденіемъ Струэнзе, вызвала новое сближение между этимъ государствомъ и петербургскимъ дворомъ. Хотя Англіи и Франціи и удалось предупредить войну, однакожъ предложение Густава отправить въ Россію посланника было отклоненно Екатериной, а съ Даніей велись переговоры объ уступкъ ей притязаній на Голштинію за предоставленіе Ольденбурга и Дельменгорста младшей отрасли гольштейнъготторискаго дома помимо той, которая занимала шведскій престоль 8. Толки о войн' возобновились. Говорили, что великій князь, принадлежа къ старшей линіи голштинскаго дома, можетъ предъявить права на шведскую корону предпочтительно передъ младшею, царствующею въ Швеціи, что Ништадтскій миръ нарушенъ изменениемъ тамъ формы правленія, что Россія въ праве занять Финляндію, какъ занимала ее до этого мира, и проч. Прибавляли, что императрица, по совету графа Орлова, решилась напасть на Швецію съ сорокатысячнымъ войскомъ, съ многочисленнымъ паруснымъ и галернымъ флотомъ. Между тъмъ однакожъ ни Екатерина, ни Густавъ, при тогдашнихъ обстоя-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C6. P. Mct. O6. XIII, ctp. 286.

<sup>2</sup> Тамъ же.

в О последствіяхъ этихъ переговоровъ см. ниже.

тельствахъ, не могли желать войны, и государыня въ письмѣ къ Вольтеру такъ опровергала передъ Европой подобные слухи: «Они (т. е. французы) распустили молву, будто я просила у хана тридцать тысячъ татаръ для войны съ шведами и что онъ мнѣ въ томъ отказалъ. У меня и въ мысляхъ никогда не было такой глупости, и я очень сомнѣваюсь, чтобъ г. Сенъ-При (французскій посланникъ въ Константинополѣ), какъ увѣряютъ, доносилъ объ этомъ, потому что обыкновенно у посланниковъ предполагается по крайней мѣрѣ здравый смыслъ».

Въ то же время Густава постоянно занимала мысль изгладить личнымъ свиданіемъ съ Екатериною неблагопріятное впечатлѣніе, произведенное на нее его первыми дѣйствіями. О поѣздкъ въ Петербургъ онъ думалъ съ самаго воцаренія своего и нъсколько разъ заявляль это намфреніе. О томъ свидфтельствують между прочимъ слъдующія строки изъ переписки императрицы съ г-жою. Бьельке (отъ 18 мая 1771 г.): «Со всёхъ сторонъ слышатся большія похвалы шведскому королю. Мнѣ очень досадно, что я не могла видъть моихъ собратьевъ, Божіею милостью съверныхъ государей. Оба хотъли быть сюда, но тому и другому встрътились препятствія, а я также не потду къ нимъ. Такимъ образомъ мы рискуемъ увидеться только на томъ свете; тамъ, если пожелаете, и вы можете присутствовать при нашемъ свиданіи, которое будеть не безынтересно, и я вамъ объщаю, что разсмѣшу васъ, если это будетъ возможно, не смотря на требованія приличія»<sup>2</sup>. Въ нам'єреній посётить Екатерину утверждала короля и мать его; находясь временно въ Берлинъ, она писала сыну: «Братъ мой (Фридрихъ II) думаетъ, что ты далеко не уйдешь безъ Россіи, и сов'єтуєть теб'є събздить въ Петербургъ». Какъ смотрела Екатерина на будущую встречу съ своимъ безпокойнымъ соседомъ, видно опять изъ ея переписки съ г-жою Бьельке. «Носятся слухи» — писала она 5 января 1774 года — «что онъ прі-**Едеть** въ Финляндію; но вотъ уже третій разъ ходить подобная

<sup>1</sup> Сб. Ист. Общ. XIII, стр. 384.

<sup>2</sup> Тамъ же, стр. 95.

молва, а вмѣсто того, въ первый разъ, онъ произвель революцію, во второй, отправился въ Норвегію. Не знаю, что будеть въ третій разъ; но если онъ пріѣдеть ко мнѣ въ гости, то по неравенству нашихъ лѣть предвижу, что онъ будетъ страшно скучать со мною. Кромѣ того онъ французъ съ головы до ногъ: подражаеть во всемъ французамъ и усвоилъ себѣ даже весьма скучный этикетъ французскаго двора; я же почти во всемъ составляю совершенную противоположность тому: съ роду я не могла терпѣть подражанія, и ужъ если выразиться прямо, то я такой же оригиналъ, какъ самый истый англичанинъ. Я не въ состояніи круглый годъ заниматься стихами и пѣснями, или щеголять остротами; у всякаго, какъ видите, своя фантазія; ни тотъ, ни другой изъ насъ не перемѣнится; но изъ всего этого слѣдуетъ, что навѣрное шведскій король соскучится со мною» 1.

Характеристика короля, набросанная здёсь Екатериною ІІ, и сравненіе, которое она проводить между имъ и собою, заслуживають особеннаго вниманія. Мы уже видели, что Густавъ быль действительно воспитань въ слепой приверженности ко всему французскому; это основывалось не только на общемъ духъ тогдашняго быта высшихъ классовъ въ цёлой Европе, но и на особенныхъ отношеніяхъ стокгольмскаго двора къ версальскому; хотя Густавъ и старался поднять въ Швеціи національное чувство и между прочимъ завелъ драматическія представленія на родномъ языкъ, но и въ жизни, и въ литературъ онъ все-таки оставался веренъ нравамъ и вкусу французовъ. Говорилъ и писаль онь на языкѣ Вольтера съ большою развязностію, хотя, по общему обычаю эпохи, владель имъ только по навыку и писаль безъ всякой орфографіи, впадая напр. въ такіе светицизмы, какъ cholly вывсто joli, или chose вывсто j'ose. Что касается Екатерины, то она издавна хвалилась англоманіей, любила приписывать себъ англійскія свойства и говорила, что давно бы предприняла поводку въ Англію, еслибъ эта страна была такъ же близка, какъ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Сб. Р. Ист. Общ. XIII, 379.

Швеція 1. Впрочемъ вражда, которую императрица въ то же время показывала къ французамъ, презрительно называя ихъ, по примъру Вольтера, влахами (les velches), была болъе политическаго, нежели сердечнаго свойства и притомъ являлась собственно только отплатою за личную непріязнь, какую питалъ къ ней Шуазель. Въ сущности воспитаніе Екатерины, какъ мы уже знаемъ, было также въ полномъ смыслъ французское; оно отразилось также на ея литературныхъ произведеніяхъ, и, не смотря на свое уваженіе ко всему англійскому, она однако въ своихъ подражаніяхъ Шекспиру являлась опять ученицею французовъ.

Какъ ненадеженъ былъ миръ между Екатериною и Густавомъ, видно между прочимъ изъ следующаго случая. Въ 1775 году графъ Шуваловъ испыталъ въ Стокгольмъ неожиданнохолодный пріемъ; императрица проводила этоть годъ въ Москвъ; пригласивъ всёхъ иностранныхъ пословъ на обёдъ въ Царицыно. она изъ этого приглашенія не исключила и шведскаго министра Нолькена, но просила вице-канцлера Остермана предупредить его, что хотя она и не желаетъ платить зломъ за зло, однакожъ, если шведскому королю придеть охота пощипаться съ Россіей, то она, государыня, не останется у него въ долгу<sup>2</sup>. Поэтому неудивительно, что осенью 1775 года Густавъ опасался войны съ Россіей. Есть его своеручная записка о томъ, писанная въ октябрѣ этого года, гдѣ говорится: «Глядя на вооруженія Россіи, не могу не считать ихъ направленными противъ моихъ владеній съ цёлію выполнить тё планы мести, которые занимали императрицу съ самой революціи (т. е. переворота 1772 года), но были остановлены турецкою войной и польскими д'влами. Кажется, не миновать открытой войны этою осенью или въ будущемъ году, и не надо терять ни минуты, чтобы приготовиться къ отпору. Всего болье необходимье не затягивать этой войны и совершить смылое предпріятіе. Вотъ почему я сбираюсь напасть всеми силами на Петербургъ и принудить императрицу къ миру». Не было не-

<sup>1</sup> Сб. Ист. Общ. XIII, стр. 209.

<sup>2</sup> Ch. XV, 609.

достатка вълюдяхъ, которые внушали ему, что при могуществъ, которое онъ умѣлъ доставить Швеціи, ему ничего не будетъ стоить возвратить ей всѣ владѣнія, завоеванныя Россіей со времени Петра Великаго. Такъ думали и въ остальной Европѣ: вскорѣ послѣ стокгольмскаго переворота принцъ Генрихъ прусскій писалъ къ матери Густава: «При нынѣшнемъ образѣ правленія и десятилѣтнемъ мирѣ, Швеція можетъ сдѣлаться преобладающею державой».

Но воинственное расположение 1775 года было не продолжительно. Густавъ скоро возвратился къ мысли, что на первый случай всего важные понздкою въ Петербургъ возстановить себя въ мнени своей знаменитой родственницы. Посмотримъ между темь, каково ему жилось въ отечестве. Семейныя отношенія его были далеко не радостныя. Мать его, передъ своимъ замужствомъ, уже прівхала въ Швецію съ предубежденіемъ, котораго никогда не могла вполнъ побъдить: не безъ нъкотораго презрънія смотръла она на эту сравнительно бъдную и малолюдную страну. Когда сынъ вступиль на престоль, она, по своему властолюбію и любви къ роскоши, не могла равнодушно перенести перемъны, происшедшей въ ея положении. Начались неудовольствія; вдовствующая королева требовала, чтобы ей назначено было ежегодное содержаніе еще до опредёленія сеймомъ королевскаго: на это сынъ никакъ не могъ согласиться. О раздраженіи противъ него матери свидітельствують письма, которыя она писала ему изъ Берлина во время 9-тимъсячнаго тамъ пребыванія. По возвращеній ея между ними произошель полный разрывъ по одному совершенно внешнему поводу. Прежде караулъ у королевы и сына ея отбывали тъ же тълохранители; но въ отсутствій ея, король, по ихъ просьб'є, повел'єль, чтобы они служили только при его лицъ; при королевъ же ихъ замънила особая стража съ собственною ея ливреей. Это сильно оскорбило мать Густава, и она уже никогда не могла простить ему такого, какъ ей казалось, униженія своего достоинства. Женившись (въ 1766 г.) безъ всякой любви на датской принцессъ Софіи Магдалинь. Гу-

ставъ не зналъ и домашняго счастія. Вознагражденіе онъ могъ находить только во внёшнихъ благахъ и въ любви народа, которую действительно умель пріобрести: все согласны въ томъ, что первыя шесть лёть его царствованія были изъ самыхъ счастливыхъ въ шведской исторіи. Посл'є переворота, при двор'є воцарилось спокойствіе, какого давно не видали: партіи замолкли; король никому не мстилъ, и при раздачъ должностей не руководствовался никакимъ пристрастіемъ; не было ни интригъ, ни тъхъ шумныхъ проявленій соперничества и зависти, которыя прежде такъ часто нарушали миръ. Король, одержавъ побъду надъ своими врагами, показалъ ръдкую умъренность и не только не злоупотребляль своею властью, но добровольно следоваль либеральнымъ началамъ, какихъ не видела на деле еще и западная Европа: хотёль быть, какъ самъ онъ говориль, «стражемъ свободы своего народа». Къ популярности его особенно способствовала свобода печати, введенная имъ даже вопреки мнѣнію нѣкоторыхъ государственныхъ людей. Но эта популярность однакожъ вскоръ сильно поколебалась, когда король, следуя примеру Пруссіи и Россіи, для увеличенія государственныхъ доходовъ отмѣнилъ право свободнаго винокуренія и присвоиль его коронь. Міра эта тяжело отозвалась на народномъ хозяйств и повлекла за собой строгія взысканія и разнаго рода стесненія, между прочимъ домашніе обыски и систему шпіонства, для поддержанія которой доносчикамъ раздавались награды. Неудовольствіе, возбужденное въ народъ этимъ нововведеніемъ, мало по малу подорвало его довъріе н къ самому королю: Густава стали обвинять въ лицемфрія, осуждали его любовь къ театральнымъ представленіямъ, въ которыхъ самъ онъ при дворъ своемъ принималъ участіе, вообще его страсть къ разорительнымъ увеселеніямъ, особенно къ турнирамъ или каруселямъ: въ подражание другимъ странамъ Европы, онъ устроилъ съ величайшею роскошью два подобныя торжества и тёмъ далъ новую пищу начинавшемуся народному ропоту.

Таково было положение Густава, когда онъ въ 1777 году, сбориявъ п отд. н. а. н.

по совѣту своего министра иностранныхъ дѣлъ графа Ульриха Шеффера, рѣшился осуществить планъ поѣздки въ Петербургъ. Есть извѣстіе, что его намѣреніе было склонить Екатерину ІІ къ союзу противъ Даніи, но что планъ этотъ не удался. По поводу ожидаемаго пріѣзда короля, императрица назначила состоять при немъ находившагося въ Финляндіи съ своею дивизіею графа Брюса, которому и было приказано встрѣтить его, но не собирать при этомъ полковъ, такъ какъ они были плохи; король же ѣхалъ инкогнито и, слѣдовательно, прямой надобности въ томъ не было 1. Вотъ какъ Густавъ самъ описываетъ свои приготовленія къ путешествію и пріѣздъ въ Петербургъ 2:

«Обстоятельства казались ми благопріятными для исполненія моего давнишняго нам ренія лично переговорить съ императрицей и постараться изгладить неудовольствіе, какое оставиль въ ея душ достопамятный день 19 августа 1772 года: итакъ я ръшился въ этомъ (1777) году съ здить въ Петербургъ. Но надс было хранить это въ тайн до самаго путешествія. Съ адмираломъ Тролле, который таль въ Финляндію, я отправиль приказаніе приготовить въ Свеаборг судно, подъ предлогомъ обученія морскихъ офицеровъ, и прибыть съ нимъ въ Стокгольмъ, такъ чтобъ ми можно было пуститься въ путь 8 или 9 іюня. Я былъ нам рень употребить это судно до Свеаборга, а оттуда въ Петербургъ итти на галер соснащенной въ Стокгольмъ. Я далъ своему посланнику въ Париж порученіе относительно подарковъ

<sup>1</sup> Изъ этихъ распоряженій видно, что въ Петербургѣ сначала думали, что король прівдетъ сухимъ путемъ. Густава ждали нѣсколько разъ, и между прочимъ 6 апрѣля 1772 г. государыня писала Елагину: «Въ краткую конфиденцію вамъ сообщаю, что король шведскій вознамѣрился сюда пріѣхать; точное время не знаю, а вѣроятно, что воспослѣдуетъ въ іюлѣ или августѣ. И для того: первое, старайтесь, чтобъ въ Ораніенбаумѣ въ саду домики были обитаемы къ тому времени; второе, чтобъ была опера новая» и пр. (Сб. Р. Ист. Общ. XIII, 231).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> См. подлинное описаніе на французскомъ языкѣ въ приложеніи ІІІ. Здѣсь оно сообщается въ извлеченіи по напечатаннымъ на шведскомъ языкѣ «Бумагамъ Густава ІІІ».

и назначиль на путешествіе 20 т. риксдалеровь 1. Я велёль написать барону Нолькену, моему чрезвычайному послу въ Петербурге, чтобы онъ предупредиль о моемъ пріёздё и даль мнё знать, удобно ли императрицё выбранное мною время. Онъ должень быль условиться съ графомъ Панинымъ обо всемъ, что касается салюта: впрочемъ по щекотливости этого дёла я предпочиталь сохранить полное инкогнито и вовсе не имёть салюта. Моему посланнику было приказано сообщить конфиденціально о моемъ путешествіи французскому министерству. Отвётъ пришель 29 (18) мая. На слёдующій день я извёстиль сенать о своемъ рёшеніи и о томъ, что на время своего отсутствія главное начальство въ Стокгольмё передаю брату. Сопровождать себя я назначиль графа Ульриха Шеффера и Морица Поссе 2.

«Въ суботу, 7-го іюня, я сѣлъ на корабль передъ дворцомъ, въ присутствіи двора, множества дворянъ и огромной толпы, при пушечной пальбъ и кликахъ народа. Королева, братъ мой и невъстка провожали меня до мыса Блокгуса... Въ понедъльникъ, 16 (5) іюня въдва часа утра, показались вдали Кронштадтъ и Ораніенбаумъ. Явился русскій офицеръ и спросиль, где графъ Готландскій—на яхтѣ или на галерѣ. Я самъ отвѣчалъ, что онъ на яхть. Офицеръ подаль мыт письмо оть императрицы. Въ 3/4 5-го мы бросили якорь передъ Кронштадтомъ. Было великолепное утро. Мы высадились въ Ораніенбаумь, въ 40 верстахъ или 4-хъ шведскихъ миляхъ отъ Петербурга. Мы провхали это пространство въ три часа, не перемѣняя лошадей. Русскіе кучера самые лучине въ мірѣ. Въ 3/4 10-го я остановился въ посольскомъ домѣ и сейчасъ же постиль неожиданно графа Панина. Русскіе офицеры, не зная кто я, съ удивленіемъ смотрѣли на мой синій мунлиръ à la Charles XII и на бълый платокъ, повязанный вокругъ лѣвой руки<sup>3</sup>, когда я шелъ за Нолькеномъ черезъ всѣ комнаты въ

<sup>1</sup> На наши деньги тысячъ 5 руб. сер.

<sup>2</sup> Въ № 45 С. Петерб. Вѣдом. 1777 г. исчислены и другія, второстепенныя лица, бывшія въ свитѣ короля.

<sup>3</sup> Ro время переворота 1772 г. король приказаль всёмъ офицерамъ носить

сабинетъ Панина. Когда мы вошли туда, онъ одъвался и натягивалъ свое нижнее платье. Поздоровавшись съ Нолькеномъ, онъ сказаль: «Ахъ, баронъ, милости просимъ! что у васъ новаго?...» Въ эту минуту онъ увидълъ меня. Я подошелъ и по глазамъ его могъ замътить, какъ онъ былъ изумленъ, особенно когда Нолькенъ представилъ ему графа Готландскаго. Не могу описать его выпустить панталоны, которын держаль одной рукой, прив тствуя меня другою, и сказалъ Нолькену: «Ахъ, баронъ! какую шутку вы со мной сыграли!» Нолькенъ отвёчалъ: «Я не удивляюсь смущенію вашего сіятельства, но есть прітізжіе, которымъ ни въ чемъ нельзя отказать». Я объяснилъ, что съ величайшимъ нетерпъніемъ желаю увидъть императрицу и что, имъвъ удовольствіе двадцать леть тому назадъ свидеться съ Панинымъ, могу считать себя его старымъ знакомымъ, хотя, конечно, я много съ тъхъ поръ измънился 1. Графъ Панинъ говорилъ любезности и извинялся по своему и на своемъ обычномъ языкъ, безпрестанно повторяя одно и то же. Баронъ Нолькенъ сказалъ, что графъ Фалькенштейнъ (императоръ Іосифъ II) былъ еще хуже принятъ графомъ Морена, который заставиль его дожидаться въ гостиной». - (Послъ описанія комнаты графа Панина этоть дневникъ, къ сожальнію, прекращается).

О пребываніи короля въ Петербургѣ, продолжавшемся ровно мѣсяцъ, мы находимъ подробныя свѣдѣнія въ тогдашней академической газетѣ, которая въ этомъ случаѣ, конечно не безъ воли самой императрицы, отступила отъ своего обычнаго лаконизма; притомъ директоръ академіи наукъ Домашневъ, какъ мы скоро увидимъ, былъ лично заинтересованъ въ сообщеніи извѣстій о пріемѣ Густава. Эти свѣдѣнія любопытны, не только въ отно-

этотъ знакъ, который послѣ и остался принадлежностью военной формы. Это продолжалось до сведенія съ престола Густава IV Адольфа въ 1809 году.

<sup>1</sup> См. С.-Петербур. Вѣдом. 1777 г., №№ 45 — 55. Мы слышали, что есть и на шведскомъ языкѣ рукописное описаніе пребыванія Густава III въ Петербургѣ, составленное полковникомъ Шинкелемъ. Услышавъ, что эта рукопись

шеніи собственно къ главному своему предмету, но и потому, что изъ нихъ намъ становится яснѣе, что въ то же время дѣлалось при дворѣ Екатеривы II и какъ сама она проводила время. Вотъ почему здѣсь представляется въ извлеченіи вся хроника пребыванія шведскаго короля въ Петербургѣ.

Графъ Готландскій прибыль въ нашу столицу 5-го іюня въ 8 часовъ утра. Такъ какъ слухъ о его прівздв уже несколько дней ходилъ по городу, то передъ домомъ шведскаго посланника, гдѣ король остановился, собралась большая толна народа. Уже въ 11 часовъ царственный путешественникъ вмѣстѣ съ барономъ Нолькеномъ отправился къ графу Панину и пробылъ у него съ часъ. При выходъ изъ его кабинета, шведскій посланникъ пригласилъ Никиту Ивановича къ себъ отобъдать съ графомъ Готландскимъ. Послъ объда въ 5 часовъ король повхалъ въ Царское Село, и былъ введенъ къ императрицъ графомъ Панинымъ въ особый кабинетъ, гдф она ожидала его и куда вскорф вошель также великій князь Павель Петровичь съ супругою (Маріей Федоровной). «Свиданіе ихъ», говоритъ газета, «происходило съ изъявленіемъ взаимныхъ горячихъ родственническихъ чувствованій». Тамъ Густавъ III и ужиналь съ царственнымъ семействомъ, и только въ часъ ночи возратился въ городъ. Между тымь въ этоть же день вечеромь петербургские жители, надёясь увидёть короля въ Лётнемъ саду, собирались туда въ необыкновенномъ множествъ: «не запомнитъ никто» — сказано въ современномъ описаніи— «такой тёсноты, какова была въ понедъльникъ ввечеру въ придворномъ Лътнемъ саду»; но графъ Готландскій посётиль его только на другой день въ ранніе часы, когда еще публики тамъ не бываетъ.

Въ тотъ самый день, 6 іюля, памятный сожженіемъ турецкаго флота при Чесмѣ, происходила закладка церкви на имперэ

хранится въ библіотекъ упсальскаго университета, мы сдѣлали попытку для полученія ея, но впослѣдствіи оказалась что тамъ находится только подлинная записка короля объ этомъ путешествіи, которая и доставлена намъ въ копіи, печатаемой ниже въ приложеніяхъ.

торской дачѣ, за нѣсколько лѣтъ до того построенной на 7-й верстѣ по царскосельской дорогѣ. Въ то время это мѣсто еще носило финское названіе «Кекерекексино» 1. Екатерина пожелала построить здѣсь церковь въ память славной побѣды; при закладкѣ присутствовалъ Густавъ и самъ положилъ камень въ основаніе храма Іоанна Предтечи 2. Здѣсь государынѣ были представлены графомъ Панинымъ главныя лица королевской свиты, которыя удостоились и обѣдать за ея столомъ во двориѣ. Послѣ обѣда Густавъ III возвратился въ городъ, былъ въ придворномъ спектаклѣ и ужиналъ у графа Панина. Въ тотъ же день онъ посѣтилъ вице-канцлера графа И. А. Остермана.

9-го, король іздиль въ Царское Село, а по возвращени быль въ придворномъ французскомъ спектаклі и ужиналь у президента адмиралтейской коллегіи графа Ив. Гр. Чернышева.

Въ слѣдующій день императрица изъ Царскаго Села переѣхала на лѣтнее пребываніе въ Петергофъ. На пути, въ полдень, она остановилась на дачѣ оберъ-шталмейстера Л. А. Нарышкина и тамъ кушала. Въ числѣ 35 гостей былъ и шведскій король. Послѣ прогулки въ паркѣ этой дачи государыня въ 5 часовъ отправилась далѣе и по дорогѣ еще разъ остановилась на дачѣ И. Г. Чернышева.

Въ воскресенье, 11 числа, послѣ обѣда, графъ Готландскій принималь визиты, которые ему отдавали многія знатныя лица, въ томъ числѣ иностранные министры; въ 6 часу онъ поѣхалъ въ Лѣтній дворецъ (на мѣстѣ нынѣшняго Михайловскаго замка), а по осмотрѣ его прошелъ пѣшкомъ въ Лѣтній садъ, гдѣ былъ встрѣченъ необыкновенно многочисленной публикой: «любопытство видѣть сего знаменитѣйшаго гостя влекло всѣхъ туда, гдѣ только онъ являлся, и вездѣ, гдѣ останавливался, окружаемъ былъ тѣснящимся множествомъ».

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> «Лягучешье болото», какъ тогда объясняли это имя.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Освященіе этой церкви происходило 24 іюня 1780 года въ присутствіи бывшаго тогда въ Петербургѣ императора Іосифа II; въ этотъ же день мѣсто было переменовано Чесмою (С.-Петербургскій Въстникъ, ч. V, стр. 480).

12-го іюня, онъ посѣтилъ академію художествъ и ѣздилъ въ Петергофъ; 14-го ужиналъ съ царскимъ семействомъ въ Ораніенбаумѣ, 15-го обѣдалъ у Остермана, а ужиналъ у испанскаго министра графа Ласси. 16-го, послѣ обѣда, присутствовалъ въ Смольномъ монастырѣ при раздачѣ дѣвицамъ наградъ, вечеромъ же былъ въ придворномъ театрѣ на представленіи славившейся въ то время волшебной комической оперы Мармонтеля Земира и Азоръ. 17-го, въ суботу, послѣ обѣда, ѣздилъ съ визитами ко многимъ высокопоставленнымъ лицамъ; на воскресенье же по-ѣхалъ въ Петергофъ и былъ тамъ на придворномъ балѣ.

21-го числа, императрица пріёхала въ городъ и угощала короля об'єденнымъ столомъ въ Эрмитажі. Поутру, въ этотъ день, онъ былъ въ Невскомъ монастырі у об'єдни и потомъ посітилъ тамъ митрополита Гавріила, а оттуда іздилъ на фарфоровый заводъ (по шлюссельбургской дорогі), гді въ его присутствіи производились разныя работы и поднесены были ему нікоторыя изділія этой фабрики. Послі об'єда онъ смотріль «экзерциціи» преображенскаго полка.

22-го, п. о., король быль въ сухопутномъ кадетскомъ корпусѣ, гдѣ начальникъ этого заведенія И. И. Бецкій показаль «разныя военныя и гимнастическія» упражненія кадетъ; король любовался ихъ ловкостью и проворствомъ, особливо въ перепрыгиваніи рвовъ, волтижированіи и плаваніи. Осматривая въ Петербургѣ все достойное вниманія, Густавъ около этого времени посѣтилъ между прочимъ императорскую шпалерную мануфактуру.

На слѣдующій день онъ быль въ крѣпости, гдѣ въ сопровожденіи Потемкина, Румянцова Задунайскаго и множества другихъ лицъ, посѣтилъ между прочимъ монетный дворъ. Извѣстный А. А. Нартовъ показалъ ему всѣ производившіяся тутъ работы и поднесъ ему выбитыя въ его присутствіи золотыя и серебряныя медали. Оттуда король, во 2-мъ часу, поѣхалъ на шлюпкахъ въ Горное училище; тотъ же Нартовъ объяснилъ ему и здѣсь все достопримѣчательное и представилъ въ даръ отъ имени

училища рѣдкія русскія руды. Потомъ онъ былъ введенъ въ устроенную нарочно рудокопную гору, на поверхности и внутри которой исполнялись кадетами разныя горныя работы.

23-е число было назначено для посъщенія академіи наукъ. Тамъ по этому случаю происходило публичное торжественное собраніе, на которое были приглашены между прочимъ почетные члены академіи, иностранные министры и многія лица высшаго петербургскаго общества. Уже въ 11 часовъ утра прівхаль Густавъ и внизу лъстницы былъ встръченъ директоромъ академіи. Въ актовой залѣ король не захотѣлъ воспользоваться приготовленнымъ ему почетнымъ мъстомъ и заняль одинъ изъ стульевъ, поставленныхъ для его свиты 1. Сперва прочитанъ былъ протоколъ предыдущаго собранія, а за нимъ разсужденіе академика Палласа о составъ горъ и о перемънахъ, происшедшихъ на земномъ шаръ въ примънени къ Россіи. Потомъ директоръ академіи произнесъ ръчь о справедливости наименованія 18 въка философскимъ, въ которой нашелъ случай изложить, какъ много науки и искусства уже обязаны шведскому королю. Въ заключение академикъ Штелинъ прочелъ полученное имъ изъ Китая письмо миссіонера Сибо, при которомъ прислано было сочиненіе этого лица о неизвъстномъ дотолъ видъ грибовъ. Затъмъ директоръ спросилъ членовъ, не имфетъ ли еще кто предложить чего-нибудь, и по отрицательномъ отвътъ объявилъ засъдание конченнымъ. Тогда графу Готландскому были представлены всё академики, изъ коихъ нѣкоторые были также членами стокгольмской академіи наукъ. Изъ залы собранія онъ, по предложенію Домашнева и въ сопровожденій всёхъ академиковъ, отправился въ кунсткамеру, гдь съ особеннымъ вниманіемъ разсматриваль восковое изображеніе Петра Великаго и аллегорическую картину, представлявшую подвиги этого государя въ связи съ побъдами, прославившими Екатерину II въ последнюю турецкую войну. Изъ кунсткамеры Густавъ по крутой и узкой лестнице всходиль на крышу

<sup>1</sup> Acta academiae sc. Petrop. I, crp. 6.

обсерваторіи, далье посьтиль монетный и минералогическій кабинеты; въ первомъ ему поднесены были золотая медаль и жетонъ, выбитые по случаю отпразднованнаго за годъ передътьмъ 50 льтняго юбилея академіи наукъ, а во второмъ кусокъ самороднаго жельза, найденнаго въ Сибири путешествовавшими тамъ академиками; отломокъ положенъ былъ въ большой серебряный ковчегъ съ готландскимъ гербомъ. Въ библіотекъ король прочелъ нъсколько страницъ писаннаго рукой Екатерины Наказа и принялъ печатный экземпляръ его на четырехъ языкахъ; кромъ того ему были поднесены еще нъкоторыя другія книги, печатанныя въ академической типографіи, планъ Петербурга и портфель съ рисунками восточныхъ ръдкостей.

Послѣ всего этого, король пожелалъ видѣть знаменитый готторпскій глобусь, внутренность котораго, какъ изв'єстно, составляла цёлую комнату со столомъ вокругъ оси, для 12 человёкъ. Этотъ глобусъ внезапно распахнулся передъ Густавомъ и въ немъ, посреди цвётовъ и зелени, подъ гербомъ графа Готландскаго, сплетеннаго изъ розъ, приготовленъ былъ завтракъ. Здесь Домашневъ опять поднесъ ему карту Россій, атласъ и т. п. Въ академической типографіи, куда король затъмъ отправился, онъ взялъ листокъ печатавшагося тамъ эстампа и съ удивленіемъ увидълъ — свой портретъ. И тутъ вновь были поднесены ему портфели съ видами Петербурга, съ портретами русскихъ царей и особъ императорскаго дома, стихи въ честь его на разныхъ языкахъ, при немъ же отпечатанные, и т. п. При отъёздё Густавъ III пригласилъ Домашнева къ своему столу, но узналъ, что самъ онъ позвалъ къ себъ на объдъ въ этотъ день королевскую свиту со встми академиками, и потому король взялъ назадъ свое приглашеніе, настоявъ чтобы директоръ академіи остался у себя съ своими гостями. Въ тотъ же день после обеда Густавъ въ шляхетскомъ кадетскомъ корпуст присутствовалъ на экзамент калетъ, а вечеромъ былъ во французскомъ спектаклѣ.

24-го, послѣ обѣда, онъ съѣхался съ императрицею въ Смольномъ монастырѣ, гдѣ праздновались въ этотъ день именины на-

чальника его И. И. Бецкаго, и были приготовлены разнаго рода театральныя зрѣлища, игранныя дѣвицами то въ комнатахъ, то въ саду, при чемъ дѣвица Хрущова, представляя безобразнаго Азора въ сценѣ изъ извѣстной оперы и принявъ свой настоящій видъ при магическомъ дѣйствіи имени Екатерины, невольно заплакала при произнесеніи стиховъ въ честь своей благодѣтельницы. За ужиномъ графъ Готландскій сѣлъ между дѣвицами. День кончили царственныя особы въ домѣ Л. А. Нарышкина, дававшаго ужинъ на 35 человѣлъ. «На хорахъ въ большой галереѣ играла роговая музыка съ кларинетами и волторнами». Государыня въ этотъ вечеръ пожаловала малолѣтняго Дмитрія Львовича прапорщикомъ преображенскаго полка и уѣхала въ Пегергофъ около часа по полуночи, а графъ Готландскій пробылъ на вечерѣ почти до 2-хъ часовъ. На другой день онъ присутствовалъ въ петергофскомъ дворцѣ на куртагѣ.

27-го быль день Полтавской битвы. Императрица сочла приличнымъ отмѣнить обычное празднество. Замѣтимъ, что почти ровно черезъ сто лътъ послъ того, именно въ 1875 году, нынъ царствующій шведскій король въ этотъ самый день прівхаль въ Москву, какъ бы въ ознаменованіе, что всі старыя распри Швецій съ Россіей забыты, всё счеты между нами покончены. Что же делаль Густавь III въ этотъ день? Поутру онъ принималь трехъ академиковъ, прібхавшихъ къ нему для принесенія благодарности за полученныя наканун в шведскія золотыя медали. Это были Эйлеръ, Палласъ и астрономъ Лексель, родомъ финляндецъ; съ ними явился и Домашневъ для представленія ихъ королю. Вниманіемъ къ этимъ ученымъ Густавъ котель выразить свою признательность за пріемъ, оказанный ему академіей; впоследствіи его связь съ этимъ учрежденіемъ еще болье была скрыплена избраніемъ его въ члены нашей академіи. Въ тотъ же день позднѣе онъ вздилъ смотреть адмиралтейство, присутствовалъ при заложеній новаго корабля и об'єдаль у Ив. Гр. Чернышева. Посл'є обеда онъ быль на Васильевскомъ острову въ лагере исковскаго полка.

Въ слѣдующіе два дня были царскіе праздники, и король уже наканунѣ вечеромъ отправился въ Петергофъ.

28-е число, день восшествія Екатерины на престолъ, было ознаменовано разными милостями, «въ коихъ получилъ участіе в народъ знатною сбавкою податей». 29-го, въ день тезоименитства великаго князя, былъ при дворѣ публичный маскарадъ, и изъ города съѣхалось такое множество лицъ обоего пола, что собраніе не могло бы помѣститься, если бъ не петергофскій садъ, «гдѣ большая часть масокъ находили себѣ убѣжище»: этотъ садъ и всѣ находящіяся въ немъ зданія, аллеи, фонтаны и проч. были иллюминованы съ особеннымъ великолѣпіемъ.

30-го императрица вздила съкоролемъ въ Ораніенбаумъ, гдѣ опять была играна опера Земира и Азоръ. 1 іюля графъ Готландскій, уже сбиравшійся въ обратный путь, смотрѣлъ въ Петербургѣ ученіе разныхъ соединенныхъ командъ, а позже расположенные по петергофской дорогѣ лагери. Въ этотъ день императрица кушала на Красной мызѣ оберъ-шенка Ал. Ал. Нарышкина, приморской дачѣ, находившейся въ той же мѣстности 1). Гости, въ числѣ 28 человѣкъ, сидѣли за двумя столами; въ продолженіе обѣда играла музыка, а при возглашеніи тоста за здоровье государыни раздалась пушечная пальба. Такъ какъ погода въ тотъ день стояла ненастная и прогуливаться по прекраснымъ островамъ Красной мызы было невозможно, то время до 6 часовъ Екатерина провела за карточной игрой. Между тѣмъ прі-ѣхалъ и графъ Готландскій, чтобы, какъ-бы по дорогѣ, поклониться императрицѣ и сдѣлать визить хозяевамъ. Передъ отъѣз-

<sup>1)</sup> Ал. Ал. Нарышкинъ, старшій братъ Льва Александровича, былъ женатъ на любимой императрицею Аннѣ Никитичнѣ, рожденной Румянцевой (двоюр. сестрѣ фельдмаршала). Красная мыза была на 4-й верстѣ отъ Петербурга; по лѣвую сторону дороги былъ деревянный домъ съ деревнею въ голландскомъ вкусѣ; по правую же тянулся почти на версту, до самаго взморья, англійскій паркъ съ островами, бесѣдками, круглымъ храмомъ, качелями, кеглями и т. п. Здѣсь по воскресеньямъ было публичное гулянье съ музыкой. Эта дача была также извѣстна подъ оригинальнымь названіемъ Ба, ба! какъ лежавшая въ 2-хъ верстахъ далѣе мыза Л. А. Нарышкина называлась Га, га.

домъ Екатерина смотрѣла проходившій мимо дачи недавно приведенный въ Петербургъ карасирскій полкъ, и къ 7 ч. возвратилась въ Петергофъ.

2 іюля Густавъ III былъ въ придворномъ городскомъ театрѣ на представленіи итальянской оперы Нитетти, а 3-го поѣхалъ въ Гатчино, и потомъ въ Петергофъ, съ тѣмъ чтобы уже прямо отсюда отправиться въ Швецію. Отъѣздъ его послѣдовалъ 5 іюля послѣ ужина. По словамъ петербургской газеты, графъ Готландскій «оставилъ здѣсь по себѣ пріятнѣйшее впечатлѣніе, произведенное его качествами, и знаки своего благоволенія къ тѣмъ, кои имѣли честь быть съ нимъ въ какомъ-либо сношеніи и оказать ему услуги».

По отъбадъ Густава III между нимъ и императрицей завязалась самая дружеская, интимная переписка. Чтобы разомъ показать, какое впечатление Екатерина II произвела на своего гостя, приведу сперва нѣсколько строкъ, писанныхъ им уже черезъ нъсколько времени послъ возвращения изъ этого пу тешествія. Позднею осенью того же года, одинъ изъприближенныхъ короля (Мункъ) ездилъ въ Петербургъ и возвратился обласканный Екатериною. Густавъ, изъявивъ ей свою благодарность, такъ между прочимъ выражался: «Я помню время, когда я жаждаль доказательствь вашей дружбы, какъ лестныхъ знаковъ уваженія великой государыни, прославляющей свой вѣкъ. Тогда я еще не зналъ васъ лично: судите же, какъ должны были усилиться эти чувства съ техъ поръ, какъ я въ величайшей монархинъ узналъ и самую любезную женщину своего времени, наиболже способную овладъть сердцемъ, которому еще ни одна не умъла внушить особенно живого чувства, женщину, которая была бы слишкомъ опасна, если бъ она была частнымъ лидомъ... Что касается Мунка, то могу увъдомить свою любезную сестру, что въ ея дворцъ, или въ ея покояхъ, нътъ такого уголка, куда бы я по нёскольку разъ не возвращался вмёстё съ нимъ, и онъ пёлыхъ три дня былъ у меня какъ будто въ застѣнкѣ на допросѣ. Мнѣ казалось, что я на минуту опять перенесся къ вамъ: я воображалъ,

что вижу васъ въ Эрмитажъ, стоя передъ большимъ диваномъ. на которомъ сидитъ и бесъдуетъ съ вами князь Репнинъ, однимъ словомъ, вы представлялись мнъ такою, какъ были, когда я вошелъ къ вамъ съ княземъ Потемкинымъ». Относительно взаимнаго сочувствія со стороны императрицы одинь современный свидътель говорить, что Густавъ вообще не производиль особеннаго впечатлівнія на женщинь, а тімь меніе на Екатерину; вдобавокь, гордость и тщеславіе обоихъ м'вшали тісному между ними сближенію. Дів ствительно, графъ Крейцъ, въ сентябр 1777 года, писаль королю изъ Парижа: «Вержень уведомляеть меня, что русская императрица послѣ отъѣзда вашего величества говорила вещи, которыя не подтверждають, чтобы дружба, оказанная ею вашему величеству, была искрення; между прочимъ она выражала, что не върить въ прочность чувствъ, заявленныхъ ей вашимъ величествомъ». Однакожъ, самъ король былъ искренно доволенъ своимъ путешествіемъ. Онъ писалъ графу Крейцу изъ Дротнинггольма, 5 августа 1777 года: «Мое путешествіе удалось сверхъ моего ожиданія, и я изъ него уже извлекаю плоды. Старая партія шапокъ уничтожена и интригамъ аристократовъ также положенъ конецъ съ тъхъ поръ, какъ у нихъ отнята всякая надежда тревожить мое дарствованіе возбужденіемъ вражды императрицы. Дружба заступила мёсто предубёжденія, и г. Симолину 1) положительно приказано совершенно измѣнить свое поведеніе».

Любопытно, что сопровождавшій Густава III графъ Шефферъ приписываль такой результать болье себь, нежели самому королю. По его словамъ, Густавъ, проживъ здысь уже болые половины срока, не только ни на шагъ не приблизился къ цыли, но скорые удалился отъ нея. Съ прискорбіемъ видя это, Шефферъ рышился наконецъ переговорить откровенно съ графомъ Панинымъ, который и предупредилъ императрицу о желаніи шведскаго министра лично съ нею объясниться. Случай къ тому скоро пред-

<sup>1)</sup> Русскому посланнику въ Стокгольмъ послъ Остермана, съ 1774 года.

ставился. На первомъ же вечернемъ собраніи (какія бывали каждый день). Екатерина вельла позвать Шеффера на партію пикета. Этимъ онъ такъ хорошо умълъ воспользоваться, что сразу расположиль къ себъ государыню и съ тъхъ поръ ежедневно участвоваль въ ея партіи, такъ что ему все легче становилось высказываться. Но какимъ же образомъ удалось ему такъ скоро овладеть доверіемъ Екатерины? Вотъ какъ самъ онъ объясняль это: «Императрицѣ понравилась моя простота въ обращеніи и разговорѣ; я забавлялъ ее своимъ тономъ и рѣчами стариннаго дворскаго покроя (mes propos de la vielle cour). Какъ теперь помню день и часъ, когда мнѣ позволено было разложить передъ нею весь мой товаръ. Счастіе въ тотъ разъ особенно мнѣ благопріятствовало; я браль одну взятку за другой, ея величество отъ души смѣялась и наконецъ сказала: Mais, M. de Scheffer, vous n'êtes pas de bonne guerre! Vous m'aviez dit qui vous n'étiez que mazette au jeu de piquet, et vous me gagnez tout mon argent! Когда же я на это отвъчаль: Ah! madame, c'est qu'une poule aveugle trouve aussi son grain, то императрица пуще засмѣялась: На, ha! poule, poule aveugle! Eh bien, comme je suis poule, et très aveugle parfois, mettons nos oeufs ensemble! Aussi bien M. de Panine m'a dit que vous aviez à me parler» 1.

Графъ Ульрихъ Шефферъ (Scheffer, род. 1716, ум. 1799), происходиль отъ знаменитато Петра Шеффера, зятя Іоанна Фауста. Онъ былъ посланникомъ въ Парижѣ отъ 1761 по 1766 г., а послѣ переворота 1772 занялъ постъ министра иностранныхъ дѣлъ. Въ біографической замѣткѣ о Шефферѣ (см. Skrifter... af G. d'Albedyhll) сказано, что когда послѣ паденія Струэнзе при датскомъ дворѣ опять возобладала система зависти и подозрѣній и для Швеціи исчезла всякая надежда на помощь Даніи, то графъ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> «Но, г. Шефферъ, вы нарушаете законы войны! Вы мнѣ сказали, что плохо играете въ пикетъ, а сами въ конецъ меня обыгрываете! — Ваше величество, и слѣпая курица умѣетъ найти себѣ зерно! — А, а! курица, слѣпая курица! Ну, такъ какъ и я курица, и притомъ по временамъ очень слѣпая, то сложимъ вмѣстѣ снесенныя нами яица! Кстати графъ Панинъ сказывалъ мнѣ, что вы желаете о чемъ-то переговорить со мной!» (D'Albedyhll).

Шефферъ, заботясь о независимомъ положении своего отечества. ръшился обезопасить его со стороны Россіи и для того добиться искренняго объясненія между Густавомъ и Екатериною. Шефферъ при этомъ разсчитывалъ съ одной стороны на умънье короля нравиться, а съ другой на воспріимчивость русской императрицы, но этотъ расчетъ, по мненію автора заметки, быль ошибочень, такъ какъ Густавъ вообще не производилъ впечатленія на женщинъ, а тъмъ менъе могъ своимъ обращениемъ подъйствовать благопріятно на Екатерину. Приписавъ успѣхъ ихъ свиданія себъ, Шефферъ полагалъ, что со стороны Россіи нечего уже опасаться во все время дарствованія Екатерины II и министерства Панина, особенно пока самъ Шефферъ будетъ также сохранять свое значеніе. Необходимо было еще одно условіе: чтобы король не раздражаль своей сосъдки и не шель наперекорь ея планамъ и видамъ. Но такого рода насильственный образъ дъйствій король именно и позволиль себь черезъ пять льтъ посль удаленія отъ дёль Шеффера, — въ 1788 году, отъ чего и произошли ть самыя последствія, каких в надобно было ожидать отъ поспешности Густава. До этого однакожъ было еще далеко.

Свиданіе между Густавомъ и Екатериною разсѣяло всѣ слухи о войнѣ. Онъ самъ старался увѣрить императрицу въ своемъ миролюбіи. Между его бумагами есть собственноручная черновая записка, составленная, кажется, вскорѣ послѣ возвращенія его изъ Петербурга. Обращаясь въ ней къ государынѣ, онъ выражаеть надежду, что миръ въ Европѣ не будетъ нарушенъ. Ручательствомъ въ томъ служатъ ему слова, слышанныя изъ устъ самой Екатерины: «Я люблю миръ, и не начну войны; но если на меня нападутъ, то буду защищаться». Марія Терезія также расположена къ миру; Франція, подъ правленіемъ своего молодого короля и его стараго министра, не болѣе думаетъ о войнѣ; Англія занята своими колоніями. «Швеція — говоритъ король — подобно больному, недавно вставшему отъ тяжкаго недуга, ищетъ только спокойствія. Ея король, по правиламъ или по склонности, поставляетъ свою славу въ поддержаніи мира. Онъ не можетъ

вести войны безъ согласія чиновъ, а такъ какъ онъ въ этомъ отношеніи самъ связалъ руки себѣ и своимъ преемникамъ, то это ручается за искренность его намъреній.

Одинъ только государь, прибавляетъ Густавъ III, приковываетъ къ себъ тревожное вниманіе мирной Европы. Его геній, его побъды наполнили свътъ удивленіемъ: обширные планы распространенія занимаютъ его безпрестанно; создаваемая имъ монархія заставляетъ его и посреди мира содержать армію многочисленнъе самой большой, какую Людовикъ XIV когда-либо снаряжалъ въ военное время: взоры его устремлены на Мекленбургъ, шведскую Померанію, Данцигъ, можетъ быть и на Курляндію». — Изъ этого видно, что Густавъ III желалъ разорватъ тъсный союзъ между Пруссіей и Россіей, которой конечно и составлялъ самое грозное явленіе на политическомъ горизонтъ «Вамъ подобаетъ», такъ Густавъ наконецъ обращается къ Екатеринъ, «сдълаться примирительницею Европы, и я почту себя счастливымъ, въ качествъ вашего почитателя, друга и родственника, содъйствовать такой спасительной для человъчества цъли».

Оставивъ Петербургъ 4 іюля, Густавъ уже изъ Ораніенбаума отправиль къ императрицѣ письмо, наполненное самыми горячими изъявленіями благодарности. Изъ него между прочимъ видно, что король вручиль было императрицѣ орденъ Меча для пожалованія его по собственному ея усмотрѣнію, но что при отъѣздѣ Густава, она черезъ своего адъютанта полковника Зорича возвратила ему этотъ орденъ. Въ слѣдствіе того король пишетъ, что никого не находить достойнѣе такой награды, какъ именно Зорича, «человѣка, который на военномъ поприщѣ въ службѣ вашей уже явилъ столько опытовъ храбрости и мужества, дающихъ прово на этотъ орденъ, и котораго, какъ мнѣ казалось, вы удостоиваете своего уваженія и благосклонности» 1).

<sup>1)</sup> Кратковременный случай Зорича начался 8-го іюня, т. е. почти одновременно съ прівздомъ шведскаго короля въ Петербургъ, и продолжался одиннадцать мъсяцевъ. Подлинное письмо см. въ приложеніи IV.

Въ то же время Густавъ ходатайствуетъ о производствъ 30рича въ генералы и благодаритъ за полученную передъ отъ вздомъ шубу. По пріводв въ Свеаборгъ, онъ двиствительно препроводилъ къ императрицъ для Зорича орденъ Меча, но уже не 2-ю его степень, которую предлагаль прежде, а большой кресть. Такъ императрица и король обмѣнивались любезностями и подарками: король, по возвращеніи въ Стокгольмъ, прислаль ей нѣнъсколько малорослыхъ эландскихъ лошадокъ, а чтобы и впредь снабжать подобными Екатерину, запретиль продажу этой породы въ частныя руки. «Позвольте мнѣ сказать вашему величеству»-писалъ онъ однажды -- «что ему (т. е. Густаву III) очень хотълось бы оставить съ вами этотъ церемонный тонъ и вмъсто всъхъ обычныхъ титуловъ называть васъ просто сестрой, прося трактовать и его братомъ (pour ne la traiter que de Sestra, en vous priant de le traiter de votre Brat). Это имя было дано ему вами въ первый день его прівзда, и тогдашнія минуты такъ ему дороги, что все ихъ напоминающее приводить его въ восторгъ». Послъ извъстнаго наводненія, бывшаго въ сентябръ того же года, Екатерина получила отъ короля письмо, такъ начинавшееся: «Я съ большимъ прискорбіемъ узналъ о бъдствій, причиненномъ въ Петербургъ моремъ и бурей; радушіе, оказанное миъ народомъ, и ваща дружба во время моего тамъ пребыванія заставляють меня смотреть на Россію, какъ на второе отечество. Я жалель о несчастныхъ, которые пострадали, но еще более жалель о васъ, страдавшей за нихъ и конечно (по извъстному миъ характеру вашему) чувствовавшей ихъ бъдствія сильнье ихъ самихъ. Я знаю, что вы бодрствовали всю ночь, чтобы подавать имъ помощь, и что благотворящая рука ваша доставляла вамъ новую отраду, осыпая несчастныхъ щедротами. Вы видите, государыня, какъ исправно меня извъщають обо всемъ, до васъ относящемся, и признаюсь вамъ, что въ моемъ положении такія сведенія необходимы: мальйшій вашъ поступокъ — урокъ для нашей братьи».

Въ ответахъ своихъ Екатерина съ непринужденною свободой веселостью показывала Густаву такое же доброе расположение своряявъ п отд. н. А. н. 3

и полное довърје. Въ бумагахъ его нашлась между прочимъ французская записка, ея рукою писанная незадолго передъ рожденіемъ кронпринца Густава Адольфа въ вид'в наставленія о первоначальномъ его воспитаніи. Съ этою цілью императрица разсказываеть, какъ сама она предписала обращаться съ своимъ новорожденнымъ внукомъ. «Александръ — такъ пишетъ Екатерина — родился 12 декабря (ст. ст.) 1777 года. Только что онъ появился на свъть, я взяла его на руки и, когда онъ быль выкупанъ, перенесла его въ другую комнату, гдѣ положила его на большую подушку; его завернули въ ночное покрывало и я позволила не иначе запеленать его, какъ по способу, который можно видеть на прилагаемой кукле. Потомъ его положили въ корзину, гдь теперь лежить кукла, чтобы приставленнымъ къ нему женщинамъ не вздумалось качать его: эту корзину поставили на дивань за экраномъ. Въ такомъ видь Александръ переданъ былъ генеральшъ Бенкендорфъ. Въ кормилицы была ему назначена жена садоваго работника, и послъ крестинъ его перенесли изъ покоевъ его матери въ отведенное для него помъщение. Это большая комната, въ серединъ которой на четырехъ колоннахъ придёланъ къ потолку балдахинъ со стёнкою сзади и занав'есами кругомъ, опускающимися до полу; занавъсы и балдахинъ, подъкоторымъ кроватка Александра, окружены перилами; кровать кормилицы за спинкой балдахина. Комната выбрана большая, съ тъмъ чтобъ въ ней всегда былъ чистый воздухъ; балдахинъ въ самой серединь ея противь оконь для того, чтобы течение воздуха быдо свободное. Кроватка у него (онъ не знаетъ ни люльки, ни качанья) жельзная, безъ занавъсокъ; онъ лежитъ на кожаномъ тюфячкъ, на которомъ постилаютъ простыню; у него подъ головкой подушка, а его англійское од'вяло очень легко. Въ комнат'в его всегда говорять громко, даже и во время сна его. Шумъть не

<sup>1</sup> Впоследствін Густава IV Адольфа, который въ конце царствованія Екатерины II также пріезжаль въ Петербургъ и быль одно время жеником ъ великой княжны Александры Павловны. Онъ родился 20 октября (1 ноября) 1778 г.

запрещается въ коридорахъ, надъ его комнатой, подъ нею, или кругомъ ея. Противъ его оконъ палятъ даже изъ пущекъ съ адмиралтейскихъ бастіоновъ, и оттого онъ никакого шума не боится. Строго наблюдають, чтобы термометрь въ его комнать не подымался выше 14 или 15 градусовъ тепла. Каждое утро, пока ее метуть, зимой и лѣтомъ, его выносять въ другую комнату, а въ спальнъ отворяють окна, чтобы освъжать воздухъ; зимой. когда комната опять нагръется, его снова туда переносять. Съ тъхъ поръ какъ онъ родился, его купають ежедневно, когда онъ здоровъ. Вначалъ вода была тепловатая, теперь наливаютъ холодную, только принесенную съ вечера: онъ такъ любитъ купаться, что какъ скоро увидитъ воду, просится въ нее. Когда онъ начнетъ кричать, его не унимаютъ грудью; онъ пріученъ спать не въ определенные часы, брать другую грудь и т. д. Какъ только установится весеннее тепло, съ головки Александра снимають шапочку, и его выносять на свежий воздухъ; его мало по малу пріучили сидеть подъ открытымъ небомъ на траве или въ пескъ и даже спать въ тъни. Въ хорошую погоду его кладутъ на-подушку и онъ прекръпко спитъ. Онъ не знаетъ и не хочетъ знать чулокъ на своихъ ножкахъ и не носить платья, которое бы хоть сколько-нибудь безпокоило его. Когда ему минуло четыре мѣсяна, то я желая, чтобы его менѣе носили на рукахъ, дала ему коверъ. Его кладутъ на животъ и ему очень весело пробовать свои силы. На немъ коротенькая рубашечка и маленькій вязаный камзоль, очень просторный. Когда его выносять, то сверхь всего этого надъвають маленькую полотняную или тафтяную куртку. Онъ не знаетъ простуды, великъ ростомъ, крѣпокъ, здоровъ и очень весель, любить прыгать и почти никогда не плачетъ. Недавно у него, почти безъ всякой болъзни, проръзался зубъ. Теперь ему девять мѣсяцевъ».

Нѣкоторые утверждають, что извѣстная мѣра, принятая королемъ на другой годъ послѣ его путешествія въ Петербургъ, именно введеніе національной одежды, была слѣдствіемъ его бесѣдъ съ Екатериною ІІ. Разсказывають, что императрица, за-

мѣтивъ тщеславіе Густава, захотьла воспользоваться этою госполствующею чертой его характера, чтобы вовлечь его въ какоенибудь опасное предпріятіе. Однажды, при свиданіи съ нимъ, она будто бы заговорила о препятствіяхъ, встрічаемыхъ монархомъ, когда онъ задумаетъ просвътить свой народъ, измънить нравы, обычан или одежду. Въ примъръ она привела Петра Великаго и борьбу, которую онъ долженъ былъ выдержать, когда сталъ требовать, чтобы подданные его брили себѣ бороду. Густавъ возразиль, что виною неудачь въ такихъ случаяхъ бываютъ сами правители, что надобно только умъть взяться за дъло во-время и кстати, надо умъть внушить къ себъ любовь, и тогда легко провести какую угодно перемёну, потому что люди дорожать гораздо болъе жизнью и имуществомъ, нежели обычаями, но и жизнь и собственность они часто приносять въ жертву любимому монарху. Екатерина, продолжая споръ, наконецъ довела Густава до того, что онъ вызвался ввести въ Швеціи новую національную одежду 1. Гейеръ, упоминая объ этомъ разсказѣ, и самъ находить его вероятнымъ, темъ более что король въ составленной имъ запискъ о національной одеждъ часто говорить объ императрицъ. Между тъмъ однакожъ несомнънно, прибавляетъ шведскій историкъ, что это дело было задумано Густавомъ гораздо ранке. Оно занимало его уже въ 1773 году, и подало ему тогда поводъ предложить на соискание преміи задачу: написать сочинение о пользѣ національной одежды какъ для уменьшенія роскоши, такъ и для возбужденія патріотизма. Для присужденія преміи быль назначень день рожденія короля. О судьбѣ доставленныхъ въ слѣдствіе того сочиненій ничего неизвъстно, но они сохранились и напечатаны въ актахъ шведскаго Патріотическаго общества за 1774 годъ.

Не прежде, однакожъ, какъ въ февралѣ 1778, король прочиталъ въ совътѣ свои собственныя «размышленія о національной одеждѣ», которыя тогда же были напечатаны по-шведски и

<sup>1</sup> Castéra II, 269.

по-французски. На рѣшеніе его привести теперь въ исполненіе свой давнишній планъ могло особенно подійствовать то обстоятельство, что при дворъ Екатерины II дамы уже носили національную одежду. Это-то в фроятно и послужило поводомъ къ объясненію Густава съ императрицей объ этомъ предметь. Король сначала разсуждаетъ о необходимости противодъйствовать роскоши, которую невозможно ограничить законами. Потомъ онъ распространяется о несообразности съ съвернымъ климатомъ одежды, заимствованной у южныхъ народовъ; къ тому же она чрезвычайно некрасива, непріятна для глазъ. «Что касается женщинъ — продолжаетъ Густавъ — то Россія представляетъ намъ свъжій примъръ того, что сопротивленіе ихъ такому нововведенію бываеть непродолжительно: тамъ онъ охотно приняли новую одежду, удостовърясь, что она и покойнъе, и полезнъе. Русская императрица, руководствуясь тёми просв'єщенными понятіями, которыя возвышають ее столько же надъ ея поломъ, какъ и надъ современниками вообще, и не желая долее подражать иноземнымъ обычаямъ, ужъ возвратила своимъ придворнымъ дамамъ національный костюмъ». Далье король доказываеть, что ньть никакого неудобства измёнить одежду цёлаго народа, если только сдёлать это постепенно, безъ насилія, безъ особаго постановленія, если новая одежда будеть покойнье, теплье, согласнье съ климатомъ и, главное, дешевле по своей прочности и постоянству покроя въ сравнения съ прежней, подверженной безпрестаннымъ перемьнамъ. «Какъ! скажутъ пожалуй (прибавляетъ король), въ концѣ 18-го стольтія хотьть отличиться одеждой, не похожей на одежду другихъ народовъ?.. На это позволяю себе отвечать: если они поймутъ разумныя причины, побудившія насъ къ такому измѣненію, то скоро и одобрять насъ. Но если въ массѣ найдутся легкомысленные люди, которые сочтуть насъ варварами за то, что мы носимъ платье короче или длините, чтиъ они, то я имъ отвъчу: вы не принадлежите къ 18-му въку; васъ не коснулась здравая его философія, которая освітила заблужденія и разсѣяла предразсудки»...

Вскорь посль сообщенія королемь этихъ мыслей совьту, та же записка была прочитана по его порученію въ присутствій стокгольмской ратуши и при этомъ объяснено, что его величество не желаетъ прямымъ закономъ или приказаніемъ принуждать своихъ подданныхъ къ измёненію, которое могло бы ихъ затруднить, но полагаеть, что въ этомъ случат достаточно будетъ его примера и общаго убежденія въ пользе дела. Было прибавлено, что самъ король, его братья, государственный совъть и дворъ, съ исхода апръля мъсяца намърены носить новую одежду. Этотъ костюмъ, по увъренію Густава, похожій на тоть, который употребляли древніе шведы, но въ сущности напоминавшій театральных героевь, быль действительно принять многими какъ въ столицъ, такъ и въ провинціи; скоро однакожъ оказанное при этомъ усердіе начало охладівать и только при дворів новведение пережило своего виновника. Густавъ конечно не предвидѣлъ этого, когда, за нѣсколько мѣсяцевъ до смерти Вольтера въ 1778 году, писалъ графу Крейцу въ Парижъ: «Вы знаете мою смелую попытку ввести новую національную одежду. Но вамъ, можетъ быть, не вполнъ извъстны причины, меня къ тому побудившія. Вы найдете ихъ въ прилагаемыхъ «размышленіяхъ», прочитанныхъ въ сенатъ, и я разошлю ихъ въ циркуляръ моинъ. губернаторамъ. Хотъль бы я въ эту минуту быть въ Парижъ. чтобы повидаться съ знаменитымъ мужемъ, къ которому я давно питаю восторженное почтеніе, хотя и увъренъ, что мое появленіе не произвело бы въ немъ того впечатленія, какое онъ производить, и это было бы совершенно справедливо. Много на свъть королей, но только одинъ Вольтеръ. Если вы посылаемую при семъ статью найдете достойною его вниманія, пожалуста скажите ему, что его одобрение послужить мнв щитомъ противъ всьхъ предразсудковъ, какіе могутъ воспротивиться моему нововведенію».

На другой же годъ послѣ поѣздки Густава въ Петербургъ состоялся первый послѣ совершоннаго имъ переворота очередной сеймъ (1778). Это было, по словамъ Гейэра, «политическое эрѣ-

лище, которое король далъ міру и самому себъ. Передъ его игривымъ воображеніемъ каждый актъ его политической жизни превращался въ зрелище. Беда его въ томъ и заключалась, что онъ не умѣлъ отличать дѣйствительности отъ иллюзіи; существенная между ними разница и была причиной гибели Густава». На этомъ сеймъ должны были обнаружиться послъдствія государственной реформы. Нътъ сомнънія, что сравненіе настоящаго съ съ прошлымъ было совершенно въ пользу перваго. Но между королемъ и его чинами не было полнаго пониманія и довёрія; всё чувствовали, что подъ покровомъ его благодушія и либеральности таплось сильное стремленіе къ самовластію. Ни для кого не осталось тайною, что король, объявляя возстановленными древніе порядки, нарушенные во время господства аристократіи, приняль однакожъ за правило допускать къ обсужденію только вопросы, имъ самимъ предложенные. Самымъ явнымъ доказательствомъ отсутствія взаимнаго дов'єрія было то, что во время сейма ни съ той, ни съ другой стороны не было ни слова упомянуто о важномъ зять, которое произошло отъ показанной выше ошибки Густава, которое всюду возбуждало ропоть въ народе и угрожало бъдствіями въ будущемъ, именно о коронной монополіи винокуренія. Король тщательно приготовился къ роли, которую долженъ быль играть на этомъ сеймъ, какъ видно изъ многихъ собственноручныхъ его статей и записокъ. При открытіи засъданій онъ прочелъ длинную записку 1, гдф старался въ самомъ благопріятномъ свётё выставить положеніе государства, какъ результать первыхъ льть своего царствованія. Между прочимъ, онъ проязнесъ следующія слова, любопытныя по отношенію къ Россіи: «Я встръчаю вась въ мирь и тишинь, когда другія державы Европы либо уже ведуть войну, либо готовятся къ борьбъ. Я не упускалъ случаевъ поддерживать старые союзы, которые издавна соединяютъ государство съ самыми верными и естественными его союзниками. И я личнымъ знакомствомъ укрѣпилъ узы крови,

<sup>1</sup> Отчетъ народу, по выраженію Шлецера.

<sup>11</sup> 

связующія меня съ сильнѣйшимъ сосъдомъ государства. Я имѣю друга въ лицѣ монархини, которая, состоя въ близкомъ родствѣ съ шведскимъ королевскимъ домомъ, возбуждаетъ удивленіе современниковъ и готовитъ себѣ благоговѣніе потомства». Замѣтимъ однакожъ, что это заявленіе не совсѣмъ согласно съ тѣмъ, что король около того же времени писалъ Крейцу: «Война въ Германіи и та, которая, повидимому, скоро начнется съ турками, доставляютъ мнѣ большую безопасность со стороны внѣшней. Впрочемъ, мое путешествіе въ Россію разсѣяло въ насъ всякую надежду на поддержку оттуда, на которую старая партія еще разсчитывала».

Тѣмъ не менѣе однакожъ между обоими государствами продолжались покуда дружескія отношенія, которыя еще укрѣпились въ 1780 году состоявшимся преимущественно по ихъ побужденію вооруженнымъ нейтралитетомъ. Первая мысль объ этомъ знаменитомъ актѣ была подана Даніей въ 1778 году и предложена Швеціей петербургскому кабинету. Екатерина сперва отвергла ее, но потомъ, по совѣту графа Панина, сама возобновила вопросъ при шведскомъ дворѣ, и 1 августа н. ст. 1780 г. былъ заключенъ въ Петербургѣ трактатъ, къ которому вскорѣ приступили и другія государства.

Между тѣмъ въ романически настроенной головѣ Густава болѣе и болѣе развивались воинственные планы, и онъ только выжидалъ удобнаго времени, чтобъ направить ихъ въ ту или другую сторону. Не покидая видовъ на отторженіе Норвегіи отъ Даній, онъ вздумалъ воспользоваться для этого обстоятельствами, которыя повидимому начинали запутываться на югѣ Европы въ слѣдствіе политики Екатерины относительно турецкихъ дѣлъ. Союзъ ея съ Іосифомъ ІІ не предвѣщалъ сохраненія мира, а внезапное присоединеніе Крыма къ ея державѣ придавало еще болѣе вѣроятія близости войны. Чтобы вѣрнѣе обезопасить исполненіе своихъ тайныхъ замысловъ, Густавъ считалъ полезнымъ показать, что онъ находится въ самыхъ дружественныхъ отношеніяхъ съ Екатериной, и потому рѣшился вторично свидѣться

съ нею. Съ другой стороны и Екатерина, готовясь къ новой борьбѣ съ турками, не могла быть въ это время равнодушна къ дружбѣ ЦІвеціи.

Изъ переписки обоихъ монарховъ видно, впрочемъ, что они еще въ бытность короля въ Петербургѣ условились со временемъ съѣхаться въ Фридрихсгамѣ. Уже съ дороги, возвращаясь въ Стокгольмъ, Густавъ III напоминалъ объ этомъ государынѣ; осенью же 1777 года онъ писалъ: «Если бъ вы не были императрицей, то можно бы надѣяться видѣть васъ въ Стокгольмѣ и видѣть васъ часто, а теперь надо искать случая и выжидать обстоятельствъ, чтобы насладиться этимъ счастіемъ, поѣхавъ въ маленькій финляндскій городишко провести съ вами два-три дня».

Фридрихсгамъ, крѣпость у Финскаго залива, былъ тогда крайнимъ русскимъ городомъ со стороны шведскихъ владеній. Король, оставляя Швецію, держаль въ тайнъ свое намъреніе потправился изъ Стокгольма 9 іюня 1783 г. подъ предлогомъ посъщенія Финляндій, гдѣ близь Тавастгуса собрано было 7,000 войска для смотра. Двѣ яхты перевезли Густава III и его довольно многочисленную свиту; въ ней былъ между прочимъ капитанъ гвардін баронъ Густавъ Маврикій Армфельтъ, который съ этихъ поръ начинаетъ являться при королѣ и скоро дълается однимъ изъ самыхъ близкихъ къ нему людей. Изъ Або 11 іюня король написалъ совъту, что онъ въ этомъ городъ нашелъ письмо отъ императрицы, которая въ самыхъ дружескихъ выраженіяхъ изъявляетъ ему желаніе видъться съ нимъ во время его пребыванія въ Финляндіи и намфревается пріфхать въ Фридрихсгамъ (60 верстъ отъ границы) въ надеждъ, что король также будетъ туда для встрічи съ нею 23 (12) іюня. Это письмо было помічено 28 мая ст. ст. изъ Царскаго Села. Въ немъ было сказано, что такъ какъ король предоставилъ ей назначить мъсто свиданія, то она избираетъ Фридрихсгамъ. «C'est là que je me flatte — прибавляла она — de vous entretenir deux ou trois jours; j'éviterai de vous parler de ce qui pourrait vous rappeler vos chagrins, et je vous prie de ne pas me rappeler les pertes que j'ai faites, parce

que je n'entends ni vous faire pleurer, ni pleurer à côté de vous, et naturellement je suis fort sensible. Adieu, mon cher frère, jusqu'à l'honneur de vous revoir» 1.

Передавъ содержаніе письма императрицы, король извѣщалъ, что онъ сейчасъ же отправляеть отвёть о своемъ согласіи прівхать въ Фридрихсгамъ въ назначенный день, подъ именемъ графа Готландскаго. Ему было бы желательно напередъ услышать мнѣніе гг. членовъ государственнаго совѣта, но время не терпитъ, и потому онъ надъется, что они съ радостью примутъ въсть о доброй дружбь, установляющейся такимъ образомъ между обоими монархами. Такъ какъ, однакожъ, по конституціи король не можетъ выбхать изъ государства, не истребовавъ напередъ мнънія членовъ совъта, то онъ для соблюденія основного закона спѣшитъ сообщить имъ о своемъ намфреніи. Ихъ превосходительства, занесено въ протоколъ совъта, приняли съ благоговъніемъ этотъ новый знакъ неусыпной заботливости его королевскаго величества о благѣ государства. На самомъ дѣлѣ предложеніе свидъться именно теперь шло не отъ Екатерины, а отъ Густава. Императрица, въ отвътъ на его письмо назначивъ мъстомъ събзда Фридрихсгамъ, писала о томъ Потемкину и при этомъ разоблачила для насъ отчасти тайну путешествія короля: взявъ отъ Франціи субсидію, онъ устроилъ лагерь въ Тавастгусь и вхаль туда, чтобы подать видь демонстраціи противь Россіи, а въ то же время хотель успокоить Екатерину свиданіемъ. Сохранился небольшой дневникъ, веденный во время этого путешествія, какъ кажется, барономъ Таубе, другомъ короля.

<sup>«</sup>Тамъ я надъюсь два-три дня бесъдовать съ вами; буду стараться не гово во томъ, что могло бы напомнить вамъ ваши печали, и васъ прошу не напомнить мите понесенныхъ мною потерь, потому что я не желаю ни заставля в васъ плакать, ни самой плакать возлъ васъ; я же отъ природы очень гранельна. Простите, дорогой братъ, до того дня, когда буду имътъ честь лядъться съ вами» — Словами: ва ши печали императрица намекаетъ на смерть королевы-матери, случившуюся въ 1782 году, а подъ своими потерями разумътъ кончину генерала Бауэра, Григорія Орлова и Никиты Панина, умершихъ въ первую половину 1783 года.

Воть что туть между прочимъ разсказано: «10-го іюня мы выбхали (изъ Або) во Паролямальмъ, куда прибыли 11-го поутру,--день замъчательный по случившемуся съ королемъ несчастію: вечеромъ, во время смотра лошадь, испугавшись пушечнаго выстръла, сбросила его на землю, и онъ переломилъ себъ лъвую руку, что произвело общее смятение. Въ полумили (5 верстахъ) оттуда лежитъ Тавастгусъ. Въ этотъ городъ и перенесли короля 200 лейб-драгуновъ, которые поочередно смѣнялись. Въ ту же ночь король отправиль меня къ императрицъ съ извъстіемъ объ этомъ несчастій. Я прибыль въ Петербургь 15-го утромъ и тотчасъ же поскакалъ въ Царское Село, гдъ имълъ честь быть представленнымъ и удостоился приглашенія къ столу государыни. Вечеромъ я отправился назадъ и при возвращеній въ Тавастгусъ 17-го нашель короля въ весьма удовлетворительномъ состояніи. 22-го онъ уже могъ, въ первый разъ, выйти изъ комнаты». Это приключение дало пищу толкамъ не только въ Швеціи, но и по всей Европъ. Хитрость, которую замінали въ поступкахъ Густава III, заставляла въ мальйшихъ случаяхъ его жизни подозръвать политическій расчеть. Но на этотъ разъ ничего подобнаго не было: профессоръ Гейэръ слышаль отъ знаменитаго въ свое время врача Афцеліуса, что онъ, по смерти короля, самъ видълъ на рукъ его слъды перелома. Что касается императрицы, то она, нисколько не усомнившись въ истинѣ извѣстія о несчастномъ случаѣ, удовольствовалась только колкимъ замѣчаніемъ въ письмѣ къ Потемкину: «Александръ Македонскій передъ войскомъ отъ своей оплошности не падалъ съ коня».1.

Въ собственноручной запискъ къ адмиралу Тролле король, разсказывая о своемъ паденіи, говоритъ, что по отзыву врачей переломъ — легкій и свиданіе его съ императрицей замедлится только недѣлей. «Это нисколько не измѣнитъ важныхъ дѣлъ, ко-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Нѣсколько дней до того, Екатерина подробнѣе разсказала Потемкину о случившемся съ Густавомъ событіи; это письмо ея отъ 3 іюдя напечатано въ книгѣ Лебедева: Графы Никита и Петръ Панины, стр. 305.

торыми я занять: правая рука здорова и можеть владёть шиагой, а голова свободна и свёжа. Прошу вась изъ за этого событія ничего не упускать для исполненія нашего плана: все должно рёшиться свиданіемъ въ Фридрихстамѣ. Тавастгусъ, 13 іюня 1783».

Дело шло о приготовленіяхъ къ войне съ Даніей, которыя уже делались въ тишине... Императрица, согласившись на отсрочку събзда, «послада камеръ-юнкера для осведомленія о здоровь короля». Оно поправилось такъ скоро, что онъ уже 16 (27-го) могъ предпринять поездку въ Фридрихсгамъ, где Екатерина ждала его. Онъ прибылъ туда 18 (29-го) и они провели вмъстъ три дня. Императрица отправилась изъ Петербурга въ сопровождении графа Ивана Чернышева, гр. Безбородки, оберъшталмейстера Нарышкина, тогдашняго фаворита Ланского и нѣсколькихъ дамъ, въ томъ числъ княгини Дашковой, которая въ запискахъ своихъ подробнъе другихъ источниковъ говоритъ о тамошнемъ пребываніи обоихъ монарховъ. Были наняты два смежные дома, великольно меблированные на этотъ случай, и между ними, для свободнаго сообщенія во всякое время, проведена галерея. Въ одномъ помъстилась императрица, другой отведенъ быль королю. Современный біографъ Густава III 1 разсказываеть, что кром' того быль устроень, или даже построень, (егrichtet) особый театръ, на которомъ «итальянскіе пъвцы и франдузскіе актеры наперерывъ старались украсить торжество дружбы обоихъ властительныхъ геніевъ сѣвера».

«Вечеромъ (17-го іюня)» — пишетъ княгиня Дашкова — «мы передъ дворцомъ сёли на лодку и переправились на Выборгскую сторону, гдё насъ ожидали императорскіе дорожные экипажи. Мы остановились въ древней столицѣ Финляндіи, Выборгѣ, гдѣ въ разныхъ улицахъ намъ отведены были отдѣльныя помѣщенія. Мнѣ достался очень хорошій и, главное, опрятный домъ. На другой день судьи, сановники, дворяне и военные, были представлены

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Posselt, crp. 257.

ивлератрицѣ, которая приняла ихъ съ свойственными ей благоволеніемъ и лаской, такъ что всѣ были очарованы ею. Свиту составляли А. Д. Ланской, графъ Иванъ Чернышевъ, графъ Строгановъ, Чертковъ и я, единственная дама; мы всѣ сидѣли въ одной каретѣ съ императрицей. За нами ѣхали оберъ-шталмейстеръ Нарышкинъ, первый секретарь Безбородко и г. Стрекаловъ, завѣдывавшій кабинетомъ¹. Впередъ были посланы два камергера, которые на шведской границѣ должны были встрѣтить его величество съ привѣтствіемъ отъ государыни и извѣщеніемъ о скоромъ ея прибытіи.

«На другой день вечеромъ мы прівхали въ Фридрихсгамъ, где однакожъ устроились не такъ хорошо, какъ въ Выборге; а на другой день прибылъ и король 2. Его тотчасъ же проводили къ императрице, между темъ какъ свита, оставшаяся въ соседней комнате, была представлена мет. Здесь мы познакомились другъ съ другомъ; когда же вышли монархи, то императрица представила меня королю.

«Объдъ прошелъ очень весело, а по окончани его ихъ величества продолжали бесъду наединъ. Такъ было все время, пока мы оставались въ Фридрихсгамъ. Надо сознаться, что я не высокаго мнънія объ искренности сношеній между двумя коронованными главами въ такихъ обстоятельствахъ. Не смотря на доброе расположеніе, умъ и самую утонченную любезность, время должно наконецъ показаться долгимъ. Такая ежедневная бесъда, при одной политикъ, не можетъ не сдълаться скучной и утомительной.

«Король шведскій на третій день захотіль посітить меня. Я веліла сказать, что меня ніть дома, и вечеромь, войдя въ комнату императрицы, прежде чімь успіло собраться общество, разсказала ей это». Екатерина, не совсімь довольная поступкомъ княгини Дашковой, просила ее на слідующій день непремінно

<sup>1</sup> Этотъ составъ свиты не совсёмъ согласенъ съ помещеннымъ выше, по свёдениямъ Кастеры, спискомъ. Не полагаясь на точность княгини Дашковой, сохраняемъ и тотъ и другой.

<sup>2</sup> Показаніе опять не совсёмъ сходное съ шведскимъ изв'єстюмъ.

принять короля и продлить сколько можно долѣе визить его. Далѣе княгиня разсказываетъ, что король дѣйствительно повториль свое посѣщеніе, что разговоръ зашелъ о его пребываніи во Франціи и что онъ не могъ нахвалиться этой страной, но что княгиня, приписывая это дѣйствію лести, съ какою предъ нимъ преклонялись французы, противорѣчила ему, въ чемъ ее поддерживалъ и графъ Армфельтъ, присутствовавшій при этомъ разговорѣ.

На другой день оба монарха, каждый раздавъ подарки свитъ другого, отправились въ одно время изъ Фридрихсгама. Императрица поъхала прямо въ Царское Село, и прибыла туда вечеромъ наканунъ годовщины вступленія своего на престолъ.

Содержание фридрихсгамскихъ бестать въ точности не извтстно, но король, возвратясь 9 іюля въ Стокгольмъ, писалъ къ адмиралу Тролле: «Я чрезвычайно доволенъ своею поъздкой. Пріязнь, предупредительность и гораздо болже довжрія, чемъ въ первый разъ, все предвъщаетъ прочное и полезное сближение. Болъе не могу сказать на письмъ. Война съ Турціей несомнънна, и съ часу на часъ ждутъ извъстія, что Потемкинъ овладълъ Крымомъ. Я слышаль это изъ устъ самой императрицы. Если турки съ этимъ примирятся, то войны не будетъ». Какія впечатлівнія между темъ вынесла Екатерина изъ свиданія съ Густавомъ, видно изъ письма ея къ Потемкину отъ 29 іюня (напечатаннаго Лебедевымъ въкинжкъ о Паниныхъ): «Въ прошедшую суботу я воротилась изъ Фридрихсгама, гдф видфлась съ королемъ шведскимъ, который много терпитъ отъ изломленной руки. Ты его знаешь: итакъ писать о немъ нечего; j'ai seulement trouvé qu'il était excessivement occupé de sa parure, se tenant fort volontiers devant le miroir, et ne permettant à aucun officier de se présenter autrement à la cour qu'en habit noir et ponceau, et point en uniforme; ceci m'a choquée, parce que selon moi il n'y a point d'habillement plus honorable et plus cher qu'un uniforme 1. Bu-

<sup>1 «</sup>Я только нашла, что онъ чрезвычайно занять своимъ нарядомъ, лю-

дъла я и Крейца, его новаго министра; сей прямо изъ Парижа въ Фридрихсгамъ прітхалъ. Il m'a paru que Scheffer avait plus d'esprit? Лучшимъ въ suite (свитѣ) королевской показался Таубе, что зимою былъ въ Петербургѣ, а прочіе всѣ люди весьма, весьма молодые». Этоть любопытный отзывъ Екатерины II о Густав' дополняется тымь, что она по тому же поводу сообщала своему союзнику Іосифу II въ письме отъ 22 августа 1783 г.: «Пока в. и. в. объзжали свои южныя владьнія, я ьздила къ западной своей границъ, но это путешествіе не было счастливо для шведскаго короля, потому что онъ переломилъ себѣ вкось лѣвую руку въ своемъ тавастгусскомъ лагерф, и кромф того увфряють, что онъ получиль отъ Франціи выговоръ за это свиданіе. Но воть что мит показалось въ самомъ делт страннымъ: въ этомъ фридрихсгамскомъ шалашѣ (cette bicoque de Frédriksham), въ которомъ не болбе двухсотъ саженъ длины, весь шведскій дворъ быль одёть по-испански, и всёмь офицерамь, пріёхавшимь изь тавастгусскаго лагеря, отъ короля запрещено являться передъ нимъ въ мундирѣ, я говорю: передъ нимъ, потому что я его нѣсколько разъ просила позволить имъ входить ко мнъ, но онъ всякій разъ противился тому съ большою важностью, говоря, что они неприлично одъты; а между тъмъ вст меня окружавшие были въ мундирахъ. Видя это, я стала дъйствовать по-своему: я разговаривала изъ оконъ съ главными его офицерами, изъкоторыхъ многіе сражались за Францію въ Америкѣ» 2

Здѣсь кстати упомянуть еще о двухъ отзывахъ Екатерины II, относящихся къ ея финляндской поѣздкѣ. Изъ одного позднѣйшаго письма ея къ Гримму видно, что ее уже въ это время сильно занимали кое-какія филологическія соображенія о славянскомъ

битъ стоять передъ зеркаломъ и не позволяетъ никому изъ своижъ офицеровъ являться ко двору иначе, какъ въ черномъ и пунцовомъ платъв, а не въ мундирв; это меня непріятно поразило, потому что по-моему нѣтъ одъянья почетнъе и дороже мундира».

 <sup>«</sup>Мић показалось, что Шефферъ умиће».
 Joseph und Katharina von Russland, стр. 190.

происхожденіи разныхъ географическихъ именъ, и что она сообщала свои догадки шведскому королю. «Ces profondeurs», писала она Гримму 15 апрѣля 1785 года, «ont donné des vapeurs à Fredrikshamn à Gustave au bras cassé» 1. Любопытно также ея замѣчаніе о Финляндіи, которую она тогда въ первый разъ видѣла: «Bon Dieu! quel pays!» сказала она въ присутствіи Альбедиля: «Comment est-il possible qu'on ait voulu sacrifier du sang humain pour posséder un désert que les vautours même dédaignent d'habiter!» 2.

Въ первый годъ, послѣ фридрихсгамскаго свиданія, монархи братья еще очень дружески продолжали переписываться. Густавъ прислалъ императрицѣ коллекцію роскошно переплетенныхъ шведскихъ книгъ съ писаннымъ его собственной рукой реестромъ ихъ и краткимъ объясненіемъ содержанія каждой книги. Екатерина, выражая ему свою благодарность, восхваляеть его познанія въ шведской исторіи, которыми онъ будто бы перещеголяль всёхъ ученыхъ своей страны, и говорить, что съ этихъ поръ она смотритъ на него уже не какъ на короля, а «какъ на одного изъ достойнейшихъ академиковъ ея академіи» (Густавъ вскоре после своего путешестія въ Россію избранъ былъ въ члены этого учрежденія). Книги эти нужны были императриць для ея собственныхъ историческихъ занятій и присланы вследствіе беседъ съ Густавомъ объ этомъ предметъ. Она намъревалась дать перевести порусски тъ мъста, въ которыхъ имъла налобность, а потомъ, какъ сказано въ письмъ, отдать всь эти книги, вмъсть «съ драгопъннымъ реестромъ, въ библіотеку академіи, для которой онъ составять одно изъ лучшихъ ея украшеній 3. Но всего любопытнъе почерпаемое изъ этого письма сведение, что король говориль Екате-

<sup>1 «</sup>Эти бездны премудрости разстраивали въ Фридрискгамѣ нервы Густаву съ переломанной рукой». См. въ апръльской книжкѣ Русск. Архива 1877 г. статью мою «Филологическія занятія Екатерины II.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> «Боже мой! Какая страна! Какъ можно было проливать человъческую кровь для обладанія пустыней, въ которой даже коршуны не хотять жить!» (Albedyhll, Skrifter etc. I, 79).

<sup>3</sup> Книги эти дъйствительно хранятся въ академической библіотекъ.

ринѣ II о рукописи Котошихина и они условились о перепискѣ ея. Императрица благодарить Густава за объщаніе допустить къ этому лицо, которое будеть прислано ею въ Упсалу¹. «Я не замедлю — прибавляеть она — воспользоваться этимъ и уже приказала отправить туда человъка, который будетъ избранъ съ этою цълью. То, что вы мнѣ разсказываете, любезный брать, объ этой хроникѣ, которой экземпляры были сожжены, подаетъ мнѣ поводъ думать, что это одна изъ тѣхъ рукописей, которыя хранились въ домахъ и служили источникомъ ябедъ и ссоръ между частными лицами, такъ что, для прекращенія такихъ тяжбъ, согласились всѣ эти книги сжечь въ одинъ день, а сохранившіяся считать недѣйствительными². Отъ этого пожара спаслись тысячи списковъ, но этимъ не уменьшается ихъ интересъ. Древность ихъ познается по извъстнымъ буквамъ, которыхъ уже не употребляли послѣ 14-го столѣтія».

Поблагодаривъ потомъ за игрушки, присланныя кронпринцемъ дарственнымъ ея внукамъ, императрица упоминаетъ, что король, какъ она слышала, желалъ имѣть русскаго квасу и кислыхъ щей, а такъ какъ этихъ напитковъ перевозить нельзя, то она посылаетъ въ Стокгольмъ особаго мастера для приготовленія ихъ. «Онъ можетъ научить поваренковъ при дворѣ грипсгольмскаго барина великому искуству изготовлять названные напитки; онъ снабженъ всѣми драгоцѣнными веществами, входящими въ составъ ихъ, и въ одну недѣлю можно въ совершенствѣ и безъ большихъ расходовъ усвоить себѣ великое искуство дѣлать ихъ круглый годъ ежедневно, къ удовольствію охотниковъ». Назначенный

<sup>1</sup> Уже Екатерина II повелёла послать въ Упсалу канцелярскаго служителя для переписки «слово отъ слова россійскаго лётописца»; было ли это исполнено, или нётъ, мы не знаемъ; извёстно, что рукопись Котопихина вновь была открыта около 1840 года профессоромъ Гельсингфорсскаго университета М. Соловьевымъ и списана имъ для Археографической Комиссіи, которая и издала этотъ драгоцённый историческій памятникъ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Очевидно, что императрица разумѣетъ тутъ Разрядныя книги, смѣшивая съ ними хронику, о которой ей сообщилъ Густавъ.

для этого человъкъ былъ отправленъ, вмъстъ съ дрожками и другими легкими экипажами, посланными королю въ подарокъ.

Ясно что похвалы, расточаемыя Екатериною учености и разуму Густава, не были искренни: она льстила его тщеславію, которое было хорошо ей изв'єстно, какъ видно, наприм'єръ, изъ приведеннаго ея отзыва о немъ во время фридрихсгамскаго свиданія: «я зам'єтила, что онъ чрезвычайно занять своимъ нарядомъ и очень любить стоять передъ зеркаломъ!» Вскор'є возникли подозр'єнія и въ прямодушіи Густава, когда съ разныхъ сторонъ начали доходить до государыни слухи о его замыслахъ. Демонъ властолюбія не даваль ему покоя, заставляя его мечтать о завоеваніяхъ, о двойственной слав'є законодателя и героя.

Причина, по которой Густавъ III, какъ мы видъли, особенно интересовался крымскими дёлами, заключалась въ его намёреніи, при первомъ извъстіи о войнъ Россіи съ Турціей, напасть на Данію. Планы его уже не были тайною; въ дипломатическомъ міръ много толковали о его вооруженіяхъ противъ Даніи. Немногіеписаль ему баронь Таубе — объясняють дёло иначе и думають, что ваше величество въ союзѣ съ Россіей снаряжаете войско и флоть». При этомъ Таубе сообщаеть свой разговоръ съ графомъ Шефферомъ, который разсказалъ ему, по слухамъ, всв подробности предположеній короля; Таубе старался ув'єрить его, что, въроятно, Густавъ III готовить армію и корабли для подкръпленія императрицы. «Я очень вёрю, — отвёчаль Шефферь — что они въ Фридрихсгамъ дружески обмънивались мыслями, но императрица была бы слишкомъ неискусна и неопытна въ политикъ, если бы не показала вида, что входитъ во всъпланы короля: для нея самой и для безопасности ея границъ всего желательные. чтобы состри подрались. Но вы увидите, что устроивъ свои дъла съ турками, она тотчасъ же скажетъ: баста! и приметъ участіе въ посредничествъ между нами и датчанами, къ которымъ болъе расположена, чемъ къ Швеціи, не потому, чтобы ставила ихъ выше, а потому, что ихъ страна ей покориће и находится въ со-

вершенной отъ нея зависимости». Онъ прибавиль, что по его убъжденію Франція и Англія никогда не позволять королю выполнить задуманное. Между тъмъ онъ соглашался, что это (т. е. присоединеніе Норвегій) было бы важнѣйшимъ для Швецій пріобрѣтеніемъ, но находилъ, что время къ тому еще не пришло, что для этого были бы нужны большіе перевороты въ Европъ, чьмъ ть, которые теперь ожидались. «Что до меня — заключалъ Таубе то я думаю, что в. в. много потеряете, если дело не совершится теперь же: такъ какъ повидимому всв ваши планы разоблачены (говорять, что и Данія вооружается), то вся Европа подумаеть, что тому воспротивилась императрица и что въ этомъ именно причина ихъ неисполненія. Это произведеть дурное впечатленіе, особенно у насъ, потому что покажетъ подчинение господству Россін, что, на мой взглядъ, было бы для насъ крайне невыгодно. Графу Шефферу сказаль я, что в. в., какъ слышно, болъе думаете о своемъ путешествін въ Италію, чемъ о войне».

Король однакожъ не рёшился дёйствовать теперь же, хотя и писаль генераль-адмиралу: «Письма изъ Россіи только и говорять объ удовольствіи, какое произвело въ Петербургё фридрихстамское свиданіе. Императрица отвергла посредничество Франціи. Война была уже начата: прямыхъ извёстій отъ Потемкина еще нёть». Слухъ о войнё оказался ошибочнымъ. Положеніе европейскихъ кабинетовъ было самое нерёшительное; по мёрё того, какъ выяснялись отношенія вёнскаго кабинета къ петербургскому и связанные съ тёмъ планы, разрывались союзы между Франціей и Австріей, между Пруссіей и Россіей. Вержень колебался и дёло кончилось тёмъ страннымъ результатомъ, что когда Екатерина устранила вмёшательство Франціи, то эта держава сама склоняла Порту къ уступчивости. На этотъ разъ война была отвращена, но не надолго.

Всѣ эти шаткія отношенія и невѣрныя обстоятельства подстрекали короля взглянуть изблизи на положеніе дѣлъ въ Европѣ. Къ тому же и для здоровья ему показалось нужнымъ пожить въ болѣе умѣренномъ климатѣ. Врачи совѣтовали ему ѣхать въ Пизу для теплыхъ ваннъ. Наконецъ и давнишнее желаніе увидёть Италію побудило Густава предпринять далекое путешествіе.

Между тёмъ онъ находился въ затруднительномъ положеніи, особливо передъ Франціей. Фридрихсгамское свиданіе распространило въ Европѣ мысль о тѣсномъ сближеніи между Россіей и Швеціей, какого въ сущности не было. Франція была встревожена; парижскій дворъ подозрѣваль, что цѣлью свиданія было образовать на стверт семейный договорь, противный интересамъ Франціи. «Это безпокойство — говоритъ Гейеръ — было причиною, что во время пребыванія Густава въ Италіи французскому посланнику въ Римъ кардиналу Берни было поручено пригласить его отъ имени короля въ Парижъ. Густавъ не зналъ, какъ поступить. Что интересы Франціи на сѣверѣ были противуположны видамъ Россіи, это составляло самую несомнінную изъ традицій шведской политики и было поводомъ къ происхожденію франко-шведскаго союза. Но Густавъ III давно уже замѣчалъ, что на поддержку Франціи при Людовик XVI нельзя было разсчитывать въ случат какого-нибудь смълаго политическаго предпріятія. Онъ сблизился въ Россіей въ надеждѣ извлечь пользу изъ туренкой войны для нападенія на Данію. Турецкая война не состоялась, и онъ остался ни при чемъ съ своими вооруженіями, которыя всёмъ были извъстны. Посъщение Парижа было открытымъ отриданіемъ мнимаго союза съ Россіей; а Густавъ III еще не былъ готовъ къ тому, чтобы передъ самимъ собой и свётомъ сознаться въ иллюзіяхъ фридрихсгамскаго събзда и стать въ непріязненное отношеніе къ Россіи. Поэтому онъ сначала и не показывалъ своимъ приближеннымъ удовольствія по поводу приглашенія въ Парижъ. «Дай Богъ, чтобъ эта чаша была не слишкомъ горька, радъ бы я былъ, если бъ она могла пройти мимо меня», писалъ онъ къ графу Крейцу изъ Рима 3-го апръля; изъ Венеціи же 5-го мая: «Чемъ боле приближается срокъ этого путешествія, темъ ясне вижу сопряженныя съ нимъ затрудненія, и не последнее между ними — безпокойство, которое почувствуеть императрица. Но еделаннаго не переменишь. Назадъ итти не могу, а думаю только

пробыть тамъ какъ можно менье, не долье двухъ недыль, такъ чтобы въ конць іюля или 1-го августа быть уже дома».

Черезъ нѣсколько дней послѣ того какъ эти строки были написаны, Густавъ получилъ въ Венеціи письмо Екатерины II. которое должно было показать ему, что отъ проницательнаго взора геніальной сосёдки не укрылись его колебанія въ отношеній къ къ ней. Поводомъ къ этому послужило то, что король во Флоренціи вид'влся съ путешествовавшимъ въ то же время Іосифомъ II и, желая узнать, какое впечатление онъ произвель на императора, просиль Екатерину сообщить, что этоть последній писаль ей о своемъ свиданіи съ нимъ. Зам'єтимъ, что самъ Густавъ нашелъ его личность столь же странною, какъ и его поступки. Объ этомъ онъ писалъ адмиралу Тролле отъ 27 января 1784 г. «Все повидимому предвъщаетъ великій переворотъ, и проекты императора такъ общирпы, что такой кризисъ кажется мнь неизбъжнымъ. Я видълъ этого государя, и очень радъ, что познакомился съ нимъ: не могу однакожъ скрыть, что во мит онъ возбуждаеть удивленіе, а не любовь и тихій энтузіазмъ, которые внушаеть другъ человъчества, какъ напримъръ русская императрица своею ясною приветливостью и всемъ своимъ обращениемъ».

Вотъ замѣчательный во многихъ отношеніяхъ отвѣтъ Екатерины Густаву, который, получивъ это письмо, отмѣтилъ на французскомъ подлинникѣ его: «Прибыло въ Венецію 10 мая, съ курьеромъ русскаго посланника въ Тосканѣ Моцениго».

«С.-Петербургъ, 17 марта 1784. Monsieur mon Frere et Cousin. Я имѣла честь получить письмо, которое вашему величеству угодно было написать мнѣ изъ Неаполя и въ которомъ вы мнѣ сообщаете, какъ мало вамъ оставляли досуга въ вашихъ разъѣздахъ. Если мои посланники были вамъ сколько-нибудь полезны 1 я не жалѣю о данныхъ имъ приказаніяхъ, въ чемъ един-

<sup>1</sup> Рѣчь идетъ о графѣ Разумовскомъ, въ то время русскомъ посланникѣ въ Неаполѣ. Густавъ, очарованный имъ здѣсь, впослѣдствіи просилъ императрицу назначить его въ Стокгольмъ, но имѣлъ позднѣе поводъ раскаяться въ этомъ ходатайствѣ.

ственною моею пълью было доставеть в. в. доказательство дружбы моей и вниманія. Не получая отъ его величества императора писемъ съ тъхъ поръ, какъ онъ путешествуеть по Италів, я не могу удовлетворить любопытству в. в. относительно мижнія этого государя о графѣ Гага 1. Знаю только, что достоинство не ускользаеть отъ прозорливости основательнаго ума, всегда занятаго чемъ-нибудь дельнымъ и обращающаго внимание на суетные предметы только какъ наблюдатель мыслящій и глубокій. Такъ какъ в. в. отправляетесь черезъ Римъ, Венецію, Парму, Миланъ и Туринъ во Францію, то прошу васъ быть увъреннымъ, что мои пожеланія везді сопровождають вась. Между тімь, если бъ в. в. пожелали узнать, что дълается въ нашихъ краяхъ, то вы услышали бы, что здёсь очень жалуются на скудость хлёба, на рёдкость денегъ, на трудности въ настоящемъ; старые люди хвалять прошлое, а молодые прыгають и пляшуть. Мы еще богаты проектами; разсказывають, будто в. в. втайнь дылаете приготовленія, чтобы овладіть Норвегіею. Я вовсе не вірю этому, какъ равно и слуху, который мнѣ угрожаль вторженіемъ ваціихъ войскъ въ Финляндію, гдѣ в. в., какъ утверждали, намфревались выръзать мои слабые гарнизоны и итти прямо на Петербургъ, въроятно, съ тъмъ, чтобы тамъ поужинать. Не придавая никакой важности толкамъ, въ которыхъ для украшенія річи дають боле места порывамъ воображенія, чемъ правде и вероятію, я встрѣчному и поперечному говорю просто, что ручаюсь за невозможность и тёхъ, и другихъ слуховъ. В. в. изволите видёть. что хотя на съверъ и нътъ развалинъ Помпеи или другихъ подобныхъ предметовъ, чтобъ подогрѣвать воображение, однакожъ и у насъ нътъ въ немъ недостатка. Не видавъ холмистаго Везувія, в. в. развлекались бесёдою съ маленькимъ волканомъ Галіани <sup>2</sup>, котораго я знаю только по наслышкѣ. У меня еще нѣтъ

<sup>1</sup> Густавъ путешествовалъ по Европ'в подъ именемъ comts de Haga.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Galiani, неаполитанскій аббатъ, род. 1728, ум. 1786, авторъ нѣсколькихъ сочиненій политико-экономическаго содержанія, отличающихся оригинальностью и остроуміємъ; въ качествѣ секретаря посольства, онъ долго жилъ

его книги о правахъ нейтральныхъ державъ, хотя мнѣ нѣсколько разъ объщали ее; но я должна благодарить в. в. за отрекомендованіе меня аббату Галіани и за все, что вы говорили мнѣ пріятнаго по этому поводу. Съ удовольствіемъ слышу, какъ кронпринцъ ежедневно развивается и что мои внуки къ тому способствовали. Приношу вашему величеству мою признательность за участіе, которое вы, какъ другъ и добрый родственникъ, принимали въ прекращеніи моихъ несогласій съ Портою; прошу васъ быть увѣреннымъ, что и я не равнодушна ко всему, до васъ касающемуся, и всегда остаюсь съ высокимъ уваженіемъ и особливымъ дружелюбіемъ вашего величества добрая сестра кузина, другъ и сосѣдка

Сквозь многія строки этого письма ясно просв'єчиваеть иронія, съ которой императрица сочла ум'єстнымъ отв'єчать на дружескія изъявленія, получаемыя ею отъ короля въ то время, гогда до нея доходили слухи совс'ємъ другого рода о его истинныхъ нам'єреніяхъ и тайныхъ распоряженіяхъ. Но король не могъ долго скрывать ихъ: скоро въ его сношеніяхъ съ императрицею уже обнаруживается желаніе найти предлогъ къ разрыву.

Самымъ несомнѣннымъ признакомъ такого настроенія было стараніе скорѣе возвратить себѣ то право на Голштинію, которое уже болѣе десяти лѣтъ передъ тѣмъ было уступлено русскимъ императорскимъ домомъ Даніи въ обмѣнъ за Ольденбургъ и Дельменгорстъ. Еще въ 1767 году, Екатерина II заключила о томъ, отъ имени несовершеннолѣтняго великаго князя, предварительный договоръ съ датскимъ правительствомъ, а вымѣненныя такимъ образомъ два владѣнія предоставила младшей линіи Голштинскаго дома. По достиженіи Павломъ Петровичемъ совершеннолѣтія въ 1773 году, этотъ договоръ былъ подтвер-

въ Парижѣ, гдѣ сблизился съ энцикопедистами, особенно съ Гриммомъ и Дидро, и пользовался большимъ успѣхомъ въ высшемъ обществѣ. Императрица разумѣетъ книгу, изданную имъ въ 1782 году въ Неаполѣ подъ заглавіемъ: «Dei doveri dei principi neutrali verso i principi guerreggianti».

жаенъ и имъ самимъ. Рѣшившись измѣнить свои отношенія къ Россін, король шведскій воспользовался первымъ поводомъ, чтобы протестовать противъ сдёланныхъ такимъ образомъ уступокъ. Этимъ поводомъ быда последовавшая въ 1785 году смерть дяди обоихъ монарховъ, епископа любскаго Фридриха Августа 1, того самаго, которому достались, по решенію Екатерины, вымененныя земли, такъ что онъ сдёлался родоначальникомъ великихъ герпоговъ Ольденбургскихъ. Кончина его подала Густаву мысль обратиться къ императрицъ съ дружескимъ, повидимому, заявленіемъ своей претензів 2. При этомъ онъ сослался на свою обязанность пещись объ интересахъ своего сына, своихъ потомковъ и о собственномъ своемъ достоинствъ, напомнивъ, что еще при заключеній договора онъ заявиль о своихъ наслёдственныхъ правахъ какъ римскому императору, такъ и императорскому сейму. Если онъ до сихъ поръ не старался воспользоваться этими правами, то это проистекало, какъ онъ увъряль, изъ личныхъ его отношеній къ покойному; притомъ у него, короля, тогда еще не было сына, и онъ будто бы думаль, что те владенія уступлены его дядѣ только въ пожизненное пользованіе. «Вижу теперьговориль онъ-что эти владенія переходять, какъ наслёдственныя, къ линіямъ, которыя моложе моей, а мое семейство навсегда лишено наследія моихъ предковъ, наследія, гарантированнаго и утвержденнаго всеми законами Германской имперіи и Вестфальскимъ миромъ, а также императоромъ Іосифомъ I въ Альтранштадтскомъ марномъ договорѣ». Но такъ какъ, при возстановленій правъ короля шведскаго, пострадали бы наследники умершаго, то онъ просить Екатерину придумать средство вознаградить его, Густава III, и соединить на твердомъ основаніи сердца и интересы фамили, которую она можеть назвать своею и, конечно, любить не менте, чты самь онь. «Ваше величествозаключиль онъ - перестали бы уважать меня, если бы я не сдълалъ этого шага: ваша великая душа слишкомъ хорошо знаетъ

<sup>1</sup> См. Родословную таблицу въ приложении II,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Подлинное его письмо см. въ приложении IV.

обязанности и законы чести, чтобы не признавать, что всякій долженъ защищать свои права» и проч. Въ такомъ смыслѣ Густавъ одновременно написалъ и къ великому князю, взывая къ его строгимъ правиламъ справедливости, къ его просвѣщенному разуму и прямодушію, которое, замѣчено въ скобкахъ, «составляетъ прекраснѣйшую основу вашей репутаціи».

Письмо Густава, конечно, не могло понравиться Екатерин II; оно задёло ее за живое, и она отвёчала: «Государь мой братець. Откровенность, съ какою вашему величеству угодно было выразить мнё свои мысли, заставляеть и меня отвёчать вамъ съ такимъ же чистосердечіемъ. Прежде всего я искренно раздёляю ваше справедливое сожалёніе о кончин герцога Голштейнъ-Ольденбургскаго, епископа любскаго, вашего и моего дяди. Я во всю свою жизпь принимала непритворное участіе во всемъ, что касалось этого истинно почтеннаго принца и его дома; это я доказала своими поступками, обезпечивъ судьбу отрасли покойнаго герцога, равно какъ и участь герцога Георга Людвига, меньшого брата его.

«Сынъ мой, усвоивъ себѣ мои виды, подкрѣпилъ своимъ согласіемъ распоряженія, предначертанныя мною, хотя, какъ глава нашего дома и истинный владѣтель (уступленной собственности), онъ сохраняетъ во всѣхъ случаяхъ свои права и можетъ передать ихъ своему потомству, которое, благодаря Бога, не уменьшается: двѣ младшія линіи Голштинскаго дома получили чрезъ то обезпеченное существованіе, котораго имъ не доставало. Не стану распространяться о мѣрахъ, которыя ваше величество сочли нужнымъ принять по этому поводу; но мнѣ сдается, что покойный король, вашъ родитель 1, при своемъ прибытіи въ Швецію и будучи еще кронпринцемъ, торжественно отказался, въ присутствіи государственныхъ чиновъ Швеціи, за себя и своихъ потомковъ, отъ дальнѣйшихъ притязаній или правъ дома, изъ котораго онъ происходилъ (т. е. Голштинскаго), — актъ тѣмъ

<sup>1</sup> Адольфъ Фридрихъ.

<sup>12 \*</sup> 

болье драгоцыным, что онъ послужиль къ доставленію прочнаго существованія линіи вашего величества; прекращая, повидимому, всякое дальныйшее сомныніе по этому дылу, онъ съ тымь вийсты уничтожиль всякій поводь къ спорамь между двумя линіями дома: такь какь каждая изъ нихъ получила весьма почетное существованіе, которымь оставалось только пользоваться и довольствоваться. Справедливость этихъ размышленій не можеть укрыться отъ мудрости и прозорливости вашего величества, а если присоединить къ нимъ живое участіе, оказываемое вами младшимъ линіямъ Голіптинскаго дома, то несомныно, что ваше величество не захотите подвергать пересмотру распоряженій, въ которыхъ ничего нельзя измынить безъ явнаго для нихъ ущерба».

Король отвѣчалъ въ обиженномъ тонѣ, и въ доказательство правоты своихъ притязаній приложилъ къ письму выписку изъ трактата, заключеннаго въ 1750 г. между отцомъ его и тестемъ, датскимъ королемъ Фридрихомъ V,—выписку, подтверждавшую будто бы, что первый, т. е. шведскій король, тогда еще кронпринцъ, никогда не отказывался отъ наслѣдственныхъ правъ своего дома, но что, мѣняя Ольденбургъ и Дельменгорстъ на Голштинію, онъ удерживалъ за собою всѣ права на первыя два владѣнія, которыя намѣревался принять въ обмѣнъ на Голштинію, какъ скоро ему представится случай наслѣдовать ихъ 1. «Ваше величество (прибавлялъ король), по основательности своего ума, конечно, понимаете, что большая разница — не довольствоваться владѣніями, предоставленными намъ Провидѣніемъ, или поддерживать твердо, но съ умѣренностію, законныя и неоспоримыя нрава, которыхъ хотятъ насъ лишить . Поэтому онъ въ заклю-

<sup>1</sup> Изъ этого видно, что обмёнъ, сдёданный отъ имени великаго князя Павла Петровича, какъ наслёдника Голштиніи, былъ только подтвержденіемъ более ранняго договора, и что новаго въ послёдующемъ актё была только уступка вымёненныхъ владёній младшей линіи Голштинскаго дома. При заключеніи трактата 1750 г., представитель старшей линіи Петръ III былъ уже въ Россіи, какъ наслёдникъ русскаго престола. Не признавая этого договора, онъ сбирался вооруженною рукою отнять у Даніи отданную ей Голштинію.

ченіе заявляль нам'єреніе возобновить м'єры, принятыя имъ въ 1775 г., т. е. протестовать противъ распоряженія Екатерины II.

Само собою разумъется, что эти поступки короля могли быть приняты императрицею не иначе, какъ въ смыслъ враждебной угрозы. Надобно знать, что сынъ умершаго Ольденбургскаго герцога, по слабоумію, не могъ быть его наслёдникомъ, и потому управленіе краемъ тогда же перешло въ руки двоюроднаго брата его Петра; но такъ какъ этотъ прянцъ также былъ слабъ здоровьемъ, то со стороны петербургскаго кабинета, въ противодъйствіе замысламъ Густава III, была придумана такая комбинація: герцогъ, администраторъ Ольденбурга, имѣя малолѣтнихъ д тей, формальнымъ завъщаніемъ поручить великому князю Павлу Петровичу опеку надъ этими дътьми, съ тъмъ чтобы онъ виъстъ съ ихъ матерью герцогинею вступилъ во всѣ права наслѣдственнаго управленія до совершеннольтія сыновей герцога. Это распоряженіе предположено было довести до свёдёнія Римскаго императора. Было ли приступлено къ приведенію его въ д'ыйствіе, мы не знаемъ: переписка между Екатериною и Густавомъ надолго прекращается... Между темъ враждебные замыслы короля противъ Россіи принимаютъ болье рышительный характеръ и отвлекають его внимание отъ сравнительно - маловажнаго вопроса объ Ольденбургъ. Наконецъ, въ іюнъ 1788 г., онъ, считая свои вооруженія достаточными и пользуясь благопріятною, повидимому, минутою, начинаетъ наступательную войну съ Россіей. Побужденія его при этомъ нападеніи были очень сложныя. Собственно говоря, оно было какъ бы прямымъ последствиемъ перваго шага его по вступленіи на престолъ. Ограничивъ тогда власть дворянъ, онъ еще оставилъ имъ довольно простора для противодъйствія на сеймахъ волѣ короля. Ему хотѣлось теперь нанести этому сословію второй, болье рышительный ударь, и вмысть ослабить естественную союзницу своихъ внутреннихъ враговъ, Екатерину, которая, зная неискренность его миролюбія, поддерживала ихъ оппозицію. Съ другой стороны, и мечта о возвращеніи завоеванныхъ Россіею областей, съ самаго воцаренія его, не давала по-

коя самональянному потомку Карла XII. А къ этому присоединялась еще боязнь за отторжение всей Финляндій, о чемъ такъ хлопоталъ переметчикъ Спренгтпортенъ. Русскія войска ушли въ Турцію, Петербургъ быль почти беззащитенъ. Нужно было много благоразумія, чтобы не подлаться искушенію напасть на сосъда въ такую минуту; но этого-то благоразумія именно и недоставало Густаву. На бълу свою онъ, по своему высокомърію пренебрегая слишкомъ легкой победой, началъ военныя действія прежде отплытія нашего флота изъ Финскаго залива. Это болье всего ръшило борьбу въ нашу пользу. Чтобы оправдать свое поведеніе въ глазахъ всей Европы, шведскій король напечаталь въ берлинской газеть обширную декларацію съ объясненіемъ всёхъ нанесенныхъ ему оскорбленій. Екатерина отвёчала: рядомъ съ обыкновенными явленіями войны свёту открылось небывалоє эрьлище литературнаго единоборства двухъ монарховъ-писателей. Возражение Екатерины, отдёльно напечатанное по-французски и по-русски, вышло гораздо длиннъе шведской деклараціи пом'вшенной рядомъ въ той же брошюр'в. Противъ своего обычая, императрица написала свой отвёть по-нёмецки, т. е. на томъ же языкъ, на которомъ появилась статья Густава. Храповицкій сохраниль намъ подробности о самомъ ходъ сочиненія, которымъ Екатерина запималась нъсколько дней чрезвычайно усидчиво. Оно переведено было по-французски чиновникомъ министерства иностранныхъ дёлъ Кохомъ, а по-русски Вейдемейеромъ. Въ словахъ обоихъ воюющихъ монарховъ видна разыгравшаяся желчь, съ объихъ сторонъ сыплются попреки, обвиненія; все прошлое забыто или, лучше, прошлое берется въ помощь настоящему раздраженію, чтобы ръзче выставить вины противника.

Густавъ, припоминая свою повздку въ Петербургъ, пишетъ <sup>1</sup>: «Не довольствуясь столь миролюбивымъ поведеніемъ, король желаль ничего не упустить, чтобы изгладить всякую тъвь неудо-

<sup>1</sup> Сообщаю эти отрывки въ своемъ, а не въ современномъ переводъ, чтобы точите передать смыслъ подлинныхъ выраженій.

вольствія, которое самые успѣхи его могли оставить въ душѣ императрицы, и въ то же время, чтобы утушить всѣ чувства національной вражды, пробужденныя многократными войнами; его величество хотѣль личнымъ знакомствомъ убѣдить императрицу въ своей дружбѣ и желаніи сохранить миръ и доброе согласіе между обѣими державами. Королю пріятно было бы остановиться на этомъ времени, о которомъ воспоминаніе, еще дорогое его сердцу, приводитъ на мысль отрадную, но обманчивую иллюзію, долго его ослѣплявшую, —времени, въ которое онъ считалъ императрицу своимъ личнымъ другомъ; но обстоятельства, съ тѣхъ поръ развившіяся, не позволяютъ ему возвращаться къ этимъ минутамъ своего царствованія».

Екатерина отвѣчаетъ:

«Здѣсь рѣчь идетъ, кажется, о путешествіи короля въ Петербургъ въ 1777 году и о послѣдовавшемъ за тѣмъ фридрихсгамскомъ свиданіи: король объясняетъ, въ какихъ видахъ онъ предпринялъ эти поѣздки: по русскому же императорскому манифесту о войнѣ, его путешествія въ Россію имѣли ту же цѣль, какъ его посѣщенія королевско-датскаго двора, именно цѣль внушить обоимъ высокимъ союзникамъ недовѣріе другъ къ другу, ослабить по возможности или даже разорвать ихъ союзъ, и наконецъ, поближе всмотрѣться въ положеніе дѣлъ.

«Что такова дъйствительно была цъль и перваго путешествія короля, это частію выяснилось еще при второмъ свиданіи въ Фридрихсгамъ. Тамъ онъ выразилъ императрицъ положительное желаніе заключить съ Россіей союзъ; на что государыня отвъчала ему, что министры съ объихъ сторонъ могли бы вступить въ переговоры по этому предмету; но какъ скоро ему было заявлено желаніе, чтобы и Данія, какъ государство уже союзное съ Россіей, была включена въ этотъ трактатъ, то у короля до такой степени прошла охота совъщаться о томъ, что съ тъхъ поръ онъ сталъ разсъвать при иностранныхъ дворахъ гнусныя клеветы противъ Россіи и всячески старался лишить ее дружбы Даніи».

Въ такомъ духѣ написаны отъ начала до конца оба эти достопамятные историческіе документы. Русскій современный текстъ кончается слѣдующими строками: «Изъ всего вышеписаннаго явствуеть, съ какимъ сосѣдомъ Россія имѣетъ дѣло, когда онъ попираеть установленный союзъ общенародный и благоустройства, и когда довольно доказалъ своимъ самопроизвольнымъ поведеніемъ, что онъ никакихъ другихъ правилъ не знаетъ, кромѣ собственной необузданной воли. Въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1788 года».

Изъ записокъ Храповицкаго мы знаемъ, съ какимъ лихорадочнымъ волнениемъ Екатерина, съ самаго того времени, какъ выяснились враждебные замыслы Густава III, следила за всеми подробностями его действій и движеніями его арміи. Никогда, можеть-быть, война между двумя государствами не сопрождалась такимъ личнымъ раздраженіемъ другъ противъ друга самихъ правителей. Неискренность прежнихъ дружескихъ сношеній въ яркомъ свътъ обнаружилась въ безпощадныхъ взаимныхъ пререканіяхъ. Чёмъ преувеличеннёе были нёкогда съ обёмхъ сторонъ льстивыя заявленія, тімь різче и жестче сділались теперь обличенія и укоризны. Но на политическомъ горизонть ненастье и вёдро сміняются иногда такъ же быстро, какъ въ природі. Послі двухльтней борьбы, посль разныхъ колебаній и превратностей военнаго счастья, посреди которыхъ побёда была однакожъ почти постоянно на сторонъ русскихъ, оба воюющие монарха чувствовали влечение къ миру. Густава располагали къ нему почти постоянныя неудачи, но еще болье открывшійся въ его армін заговоръ, отголосокъ опасной смуты внутри государства. Екатерину склоняли къ миролюбію болье и болье запутывавшіяся отношенія и планы европейскихъ кабинетовъ, готовыхъ поддерживать противъ нея Турцію и Польшу. Приближался Рейхенбахскій конгрессъ, который долженъ быть явственно обозначить эти отношенія, и едва онъ состоялся (27-го іюля 1790 г.), какъ заключенъ былъ и миръ между объими съверными державами (3-го [14-го] августа того же года). Верельскимъ трактатомъ Швеція ничего не пріобр'вла; прежнія влад'внія и границы ея остались

безъ измъненія. Единственнымъ успехомъ Густавъ могъ признать то, что въ новомъ договоръ не было ничего упомянуто о трактатахъ Нейштадтскомъ и Абоскомъ, т. е. гарантія, которую нѣкогда приняла Россія въ охраненіи существовавшаго образа правленія Швеціи, была какъ бы забыта, следовательно отменена. Россія отказалась отъ вмішательства во внутреннія діла сосілняго государства. Внезапность этого мира удивила Европу: недремлющій геній Екатерины все виділь, все предусматриваль и, что нужно-предупреждалъ. Было еще обстоятельство, располагавшее обоихъ съверныхъ монарховъ къ возобновлению между собою дружескихъ отношеній: французская революція, противъ которой они считали святымъ долгомъ ополчиться. Еще не затихъ громъ пушекъ въ Финскомъ заливъ, когда Густавъ уже мечталь о новомъ геройскомъ подвигъ-спасеніи престола Бурбоновъ. Ему принадлежитъ починъ образовавшейся вскоръ коалиціи монарховъ. Уже въ мат 1791 года онъ отправился въ Аахенъ, подъ предлогомъ намеренія лечиться водами Спа, но въ сущности для того, чтобъ по близости къ пределамъ Франціи дучше наблюдать за теченіемъ тамошнихъ дёлъ. Онъ втайне задумываль приготовить средства къ тому, чтобы внезапно, во главъ своей гвардіи и французских эмигрантовъ, явиться въ Парижѣ и вооруженною рукою доставить Людовику XVI победу надъ врагами. Къ этому относится замечание Екатерины въ Диевнике Храповицкаго: «Мы съ нимъ (т. е. Густавомъ) часто въ мысляхъ разъёзжаемъ на Сене на канонирскихъ лодкахъ» (27-го іюля 1791). Неудавшееся бъгство и заключение несчастнаго короля внезапно разрушили этотъ планъ: надобно было действовать иначе. Между тымь и Екатерина, подъ вліяніемь тыхь же впечатлыній, еще усиливаемыхъ просьбами эмигрантовъ, прибегавшихъ подъ ея защиту, ръщилась принять энергическія мёры къ возстановленію королевской власти во Франціи. Тотчасъ по заключеній мира съ Швеціей, дружеская переписка между ею и Густавомъ возобновилась. Уже 6-го августа, т. е. черезъ два дня после подписанія трактата, получено отъ короля собственноручное письмо, въ ко-

торомъ онъ, оправлываясь темъ, что ихъ поссорили, просилъ, по связи крови, возвратить ему дружбу (разсказывая это со словъ императрины. Храновинкій приписываеть въ скобкахъ и ея замѣчаніе: je n'en avais jamais, я никогда такой дружбы и не имѣда). просиль забыть эту войну, какъ мимолетную бурю. Въ отвътъ своемъ Екатерина ему заметила, что не надо слушать сплетень. «Полвека живу, 29 леть царствую и по опыту знаю, что лучшій оплотъ отъ всякихъ интригъ — правдивость и правота» 1. Есть извъстіе, что при заключеніи мира въ Вереле Екатерина секретнымъ пликтомъ обязалась выплатить королю два милліона рублей на покрытие его частныхъ долговъ. Справедливъ ли этотъ слухъ, или нъть, но то върно, что вслъдъ за тъмъ игла переписка о выдачь Густаву субсилій на войну съ Франціей, и въ іюнь 1791 г., при отправленіи къ королю письма, замічено, что ему дають 500,000. Всего любопытнъе однакожъ, что около того же времени, именно въ концъ апръля, ходили слухи о возобновленіи войны съ Швеціей, по интригамъ Англіи, и что вследствіе того Суворовъ былъ посланъ для осмотра шведской границы. Еще и позднье, въ іюль, императрица жаловалась, что Густавъ хочеть и денегъ и половины Финляндіи, и прибавляла: «дайте мнъ кончить съ турками, и тогда я съ шведскимъ королемъ раздѣлаюсь. Я рада, что на время могла его занять французскими дѣлами» 2. Эта тревога однакожъ вскоръ миновалась, и 1-го октября въ императорскомъ совътъ разсуждаемо было объ уплатъ шведскому королю, въ продолжение восьми летъ, 300,000 р., на что и самъ онъ изъявилъ согласіе. За два дня передъ тъмъ Екатерина II отправила въ Стокгольмъ слѣдующее любопытное письмо 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Дневникъ Храцовицкаго, 1790, августа 6-го и 14-го.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Тамъ же, по изд. г. Барсукова, стр. 362, 369 и 376.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Это письмо, такъ же какъ и другое, ниже помъщаемое, въ первый разъ было сообщено г. Германомъ въ Historisches Taschenbuch Фр. Раумера на 1857 г. См. ниже приложение VII.

С.-Петербургъ, 29-го сентября 1791.

«Государь мой, братецъ! Съ удовольствіемъ вижу, дорогой братъ, по тону, который вы опять приняли въ своемъ письмъ отъ 17-го сентября, что вы снова питаете ко мн совершенно тъ же чувства, какія вы нікогда выражали и на которыя я всегда буду готова отв'ычать вамъ самымъ непритворнымъ чистосердечіемъ. Вы теперь знаете нам'вренія мои относительно политическаго союза, которымъ я готова еще тъснъе укръпить соединяющія насъ узы родства. Эти намъренія основываются на началахъ равенства и полнъйшей взаимности, и мнъ уже нечего бояться, чтобы они могли не привести насъ къ цёли, какую мы себъ предназначаемъ. Въ твердомъ на то упованіи я не усомнилась сообщить вамъ сокровеннъйшія мысли мон о дълахъ Франціи. Письмо англійскаго короля, сообщенное мнѣ вашимъ величествомъ, есть лишь копія съ того, которое писаль этоть государь императору; оно неопределенно, и все, что можно изъ него вывести, заключается въ томъ, что на содъйствие его британскаго величества разсчитывать нечего. Но что всего прискорбите кромт господствующаго повидимому недостатка усердія, обнаруживаемаго прочими государями, это несогласіе между французскою королевою и бъжавшими въ Германію принцами. Будучи всё одинаково лишены всякой власти и всёхъ прирожденныхъ преимуществъ, они, въ отношени къ пользованию этой властью и этими преимуществами, кажется, питаютъ другъ ко другу ту же мнительность и ту же зависть, какъ если бъ они снова ими обладали, вовсе не думая о томъ, что имъ никогда не удастся возвратить себъ и тънь оныхъ. развѣ они въ тъснъйшемъ союзѣ будутъ дъйствовать откровенно и единодушно. Вы, любезный брать, можете еще лучше знать эти печальныя обстоятельства и можетъ-быть найдете средства, тамъ гдь окажется полезнымъ, проповъдывать миръ и доброе согласіе, столь необходимыя для общаго всёхъ ихъ благоденствія; но какъ бы ни было, мои намфренія и планы остаются безъ измфненія, и я очень над'єюсь на вашу твердость и на усп'єхъ предложеній и настоятельныхъ просьбъ, которыя возобновляю при вѣнскомъ и Сбори, II Отд. **И. А.** Н.

берлинскомъ дворахъ, чтобы склонить ихъ къ образу дъйствій, соотвътствующему нашимъ желаніямъ. Вътеченіе этой зимы мы узнаемъ, чего должны держаться, и я никакъ не отказываюсь отъ надежды, что наши человъколюбивыя, благородныя и столь же великія, какъ и великодушныя стремленія наконецъ достигнутъ цъли. Это только усилить побужденія, внушающія мнъ ту нъжную и искреннюю дружбу, съ каковою пребываю, государь мой братецъ, вашего величества добрая сестра и кузина, другъ и сосъдка Екатерина».

Между тымъ въ Стокгольмъ, для переговоровъ, находились уполномоченные Екатерины II графъ Штакельбергъ и генералъ Паленъ, и 8-го (19-го) октября, къ удивленію Европы, между враждовавшими издавна сѣверными державами состоялся въ Дротнинггольмѣ союзъ на восемь лѣтъ, главныя условія котораго заключались въ томъ, что въ случаѣ нападенія оба государства помогаютъ другъ другу и выставляютъ: Швеція 8,000 пѣхоты и 2,000 конницы, 6 линейныхъ кораблей и 2 фрегата; а Россія—12,000 пѣхоты, 4,000 конницы, 9 линейныхъ кораблей и 3 фрегата; въ случаѣ же надобности—и болье, по взаимному соглашенію. Кромѣ того, Россія обязалась платить Швеціи субсидіи. За шесть мѣсяцевъ до истеченія восьмилѣтняго срока возбуждается вопросъ о продленіи его. Тотчасъ по ратификаціи договора приступають къ заключенію торговаго трактата, а весною 1792 г. должна произойти повѣрка финляндской границы 1.

Теперь предстояла задача — побудить и другихъ государей присоединиться къ этому союзу, но что это было дёломъ нелегкимъ, доказываетъ письмо Екатерины, писанное вскор в послъ полученія изъ Швеціи состоявшагося договора. Вотъ оно:

С.-Петербургъ, 6-го декабря 1791.

«Государь мой, братецъ! Согласно съ письмомъ, которое я отправила къ вашему величеству съ курьеромъ, доставившимъ

Posselt, Geschichte Gustaf's III. Karlsruhe, 1792, crp. 492.

ратификаціи недавно заключеннаго между ними союзнаго трактата, должна я вамъ сообщить ответь, полученный мною оть императора на новыя посланныя ему мною соображенія относительно французскихъ дёлъ. Ваше величество найдете приложенный при семъ списокъ этого отвъта, который только подтверанть вамъ уже извъстныя вамъ отрицательныя намъренія императора, безъ объясненія мотивовъ его. Эти последніе изложены въ весьма длинной депешѣ, изъ которой я посылаю извлеченія графу Штакельбергу, съ повелениемъ сообщить его вашему величеству подъ печатью тайны. Вы изъ него усмотрите, что вънскій дворъ считаетъ перемѣною къ лучшему то, что въ сущности не что иное какъ осуществление того, что самъ онъ хотълъ отвратить, предложивъ, какъ и въ минувшниъ іюлѣ мѣсяцѣ, соглашеніе между державами. Делаемое имъ предложение признавать это соглашеніе постоянно продолжающимся служить лишь новымъ доказательствомъ, какъ безплодны были мъры или лучше сказать последствія, имъ вызванныя, и какъ мало пользы можно ожидать отъ этого соглашенія въ будущемъ, такъ какъ при этомъ не представлено къ обсужденію никакого плана действій или опредёленныхъ для того средствъ. Какъ ни прискорбенъ образъ мыслей, недавно обнаруженный этимъ дворомъ въ отношении къ настоящимъ обстоятельствамъ, я не перестану стараться изменить его расположеніе, и я еще не теряю надежды, что миѣ удастся разувърить его въ мысли, которую онъ приводитъ какъ причину своего бездъйствія, — будто планы и распоряженія французскихъ принцевъ несогласны съ теми, которые приняты въ руководство и которымъ хотятъ следовать въ тюильрійскомъ дворце. Действительно, всь собранныя мною свъдънія и данныя доказывають, что между французскимъ королемъ и королевою, съ одной стороны, и бъжавшими въ Германію принцами, съ другой, господствуеть полнёйшее согласіе. Графъ Штакельбергъ сообщить вашему величеству также копію съ письма, доставленнаго мнѣ барономъ Бретелемъ, которому, какъ полагаютъ, государь его преимущественно поверяеть свои тайны. Это письмо подтверждаеть 5\*

мои зам'вчанія, ибо хотя оно и не прямо высказываеть то же самое, но таковъ все-таки смыслъ благодарности, которую баронъ Бретель изъявляетъ мн отъ имени короля за показанное мною участіе въ его д'єль и въ д'єль всей Франціи. Онъ разд'єляеть признательность, какую мнѣ выразило французское дворянство. и какъ будто хочетъ своимъ письмомъ загладить отсутствіе своей подписи на присланномъ мнѣ письмѣ этого дворянства. Можетъ быть, когда я объясню всю правду императору, то мнѣ удастся поколебать его нынтшнія намтренія и расположить его въ пользу плановъ, которые занимаютъ ваше величество и меня. Сознаюсь между тёмъ, что я более желаю, нежели могла бы надеяться достигнуть этого результата, если бъ предусматриваемыя во Францій событія не представляли мні цілаго ряда фактовь, болье убідительныхъ, чемъ все разсужденія, и вследствіе которыхъ венскій дворъ рано или поздно вынужденъ будетъ дъйствовать. Можетъ-быть французская королева сама почувствуетъ необходимость прибѣгнуть къ помощи своего брата. Вашему величеству конечно лучше нежели мнъ извъстно, можно ли безъ большого труда склонить ее къ тому. Чёмъ болёе дёло, за которое мы взялись, достойно нашихъ заботъ, тъмъ болъе мы обязаны ничего не упускать, чтобъ обезпечить успахь его и упрочить за собою, любезный братець. въ глазахъ современниковъ и потомства ту заслугу, что мы не покинули столь прекраснаго предпріятія, а употребили всевозможныя усилія для поб'ёды надъ встр'ёчающимися намъ затрудненіями.

«Съ чувствами искреннъйшей дружбы и совершеннаго почтенія пребываю, государь мой братецъ, вашего величества добрая сестра, кузина, другъ, союзница и сосъдка Екатерина».

При полученіи этого письма Густавъ III быль занять приготовленіями къ созванію новаго сейма, необходимаго для принятія мёръ къ покрытію значительнаго долга и поправленія финансовъ Швеціи. Собрать чины въ Стокгольм'є, гд'є начала французской революціи нашли не мало приверженцевъ, казалось опаснымъ, и м'єстомъ сейма на этотъ разъ избранъ былъ лежащій довольно близко отъ столицы, при ботническомъ залив'є, городокъ

Гевле (Gefle). На пути изъ Стокгольма разставлены были воинскіе отряды для охраненія общественнаго спокойствія; тёмъ не менѣе, король особенно налегалъ на то довѣріе къ своимъ подданнымъ, съ какимъ онъ смѣло собираетъ ихъ въ такое время, когда всѣ правители болѣе или менѣе избѣгаютъ столпленія массъ.

Тайнымъ намфреніемъ его было сперва воспользоваться этимъ сеймомъ, чтобы лишить дворянство последняго участія въ ледахъ и захватить всю правительственнную власть въ свои руки; но вскорф, убфдившись какъ сильно волнение умовъ и какъ трудно будетъ провести эти замыслы, онъ послушался предостереженій одного изъ своихъ министровъ и затемъ распустилъ сеймъ. Этимъ партія недовольных однакожъ не успокоилась: заговорщики різшились действовать; 15-го марта король, вопреки полученному предостереженію, отправился на маскарадъ въ оперный театръ, и былъ смертельно раненъ позорнымъ выстръломъ Анкарстрема, а 29-го того же мѣсяца не стало Густава. Негодованіе противъ убійцы было общее; начто не могло такъ возстановить короля въ мнѣній націй, какъ это злодѣяніе; всѣ почувствовали искреннее сожальніе, во всьхъ пробудилось сознаніе добрыхъ сторонъ короля и уваженіе къ его памяти... Для Екатерины ІІ кончина его не могла не быть чувствительнымъ ударомъ, отдаляя осуществленіе сильно занимавшихъ ее плановъ; но вмѣстѣ съ тѣмъ эта смерть должна была произвести на нее умилительное впечатленіе, окончательно примирить ее съ бывшимъ ея противникомъ, съ человъкомъ, который во всю свою жизнь быль судимъ ею строго, къ которому она постоянно питала то открытую вражду, то тайное недовѣріе, не смотря на видимую дружбу...

Нельзя не пожалёть, что Храповицкій быль болень въ то время, когда пришло извёстіе о кончинё Густава, и не могь отмётить въ своемъ Дневникё, какъ оно было принято Екатериною. Замёчательно, какъ въ концё 18-го столётія главные дёятели его одинъ за другимъ сходять со сцены: въ 1786 году умеръ Фридрихъ II, въ 1790 Іосифъ II, въ 1791 Потемкинъ, въ 1792 Густавъ III, въ 1793 Людвигъ XVI. Екатерина II могла сказать:

«И мнится очередь за мною»...

Дъйствительно, не прошло четырехъ лътъ, и ея также не стало; вслъдъ за этими властителями, въ грозныхъ тучахъ, посреди потоковъ крови, заходилъ и самый въкъ, ознаменованный ихъ дълами. Мрачна была вечерняя заря наканунъ новаго столътія. Заставивъ Екатерину и Густава забыть свою взаимную вражду, она однакожъ набросила густую тънь на послъдніе годы ихъжизни.

# ПРИЛОЖЕНІЯ.

I.

## "ГОРЕ-БОГАТЫРЬ" ЕКАТЕРИНЫ ІІ.

Извъстно, что Екатерина II, оскорбленная внезапнымъ нападеніемъ и тщеславными замыслами своего состда Густава III, вздумала, вскоръ послъ того какъ онъ открылъ военныя дъйствія, употребить противъ него и оружіе насмѣшки: она захотьла представить его въ карикатуръ на сценъ и написала оперу «Горебогатырь». Въ статъ А. Г. Брикнера объ этомъ сочиненіи 1 очень хорошо сопоставлены некоторыя черты пьесы съ хвастливыми выходками и неудачами шведскаго короля. Цёль и значеніе этой оперы, ясно вытекающія изъ ея содержанія, подтверждаются и свидътельствомъ современниковъ. Сегюръ, бывщій въ ту самую эпоху французскимъ посланникомъ при дворѣ Екатерины, пользовался особеннымъ ея довъріемъ. Видъвъ представленіе «Горе-богатыря» на эрмитажномъ театрѣ, онъ въ запискахъ своихъ положительно называетъ Густава III какъ героя пьесы, и поэтому поводу замечаеть: «Если шведскій король своими угрозами, своимъ хвастовствомъ и торжествами, объщанными прежде побъды, нарушалъ приличіе, то и государыня не много ему уступала и не сохранила того уваженія, которымъ взаимно

<sup>1 «</sup>Журналъ Министерства Народнаго Просвященія» 1870, декабрь.

<sup>13</sup> 

обязаны коронованныя лица» 1. Другое свидътельство о томъ же мы находимъ у Державина. Въ своихъ примъчаніяхъ къ одъ «На счастье» онъ такъ объясняетъ стихъ «Безъ латъ я Горебогатырь»: «Императрица въ оперъ своей разумъла шведскаго короля, который хотя внезапно возсталъ войною, но не имълъ успъха. Князъ Потемкинъ отсовътовалъ представлять на театръ сію оперу, сказавъ что, пошутя публично на счетъ своего брата, дастъ поводъ къ какимъ-нибудь оскорбительнымъ сочиненіямъ, и тогда непріятнъе будетъ переносить оныя, и потому сія опера играна не была. Стихи въ ней сочинялъ А. В. Храповицкій, бывый при императрицъ статсъ-секретаремъ».

Не смотря на такія несомнѣнныя свидѣтельства, П. А. Безсоновъ, въ 10-мъ выпускѣ «Пѣсенъ собранныхъ Кирѣевскимъ» 2, развиваетъ съ большою подробностью убѣжденіе, что эту оперу Екатерина написала вовсе не на Густава III, а на Потемкина, которымъ она будто была недовольна за медленность его дѣйствій подъОчаковомъ, и что подъ «нѣкоторою крѣпостью» она разумѣла именно этотъ городъ, а никакъ не Фридригсгамъ или Нейшлотъ, подъ неудачами же на морѣ — неудачи на сухомъ пути.

Отдавал полную справедливость почтенному труду г. Безсонова, заслужившему премію на послёднемъ уваровскомъ конкурсѣ, я долженъ сознаться, что никакъ не могу согласиться съ этимъ смёлымъ предположеніемъ ученаго комментатора нашихъ историческихъ песенъ, и нахожу нужнымъ разобрать главные доводы его.

1. Г. Безсоновъ допускаетъ, что пьеса «Кославъ», которую Екатерина II начала писать около 29-го іюля 1788 года, во время нашихъ неудачныхъ дёйствій противъ шведовъ и изъ которой впослёдствіи развилась опера «Горе-богатыръ», — дёйствительно была направлена противъ Густава III, но утверждаетъ,

а Записки графа Сегюра», переводъ съ французскаго. Спб. 1865. Стр. 302.

<sup>2</sup> Этотъ выпускъ напечатанъ въ Москвѣ, въ 1874 году, съ присоединеніемъ особаго заглавія: «Нашъ вѣкъ въ русскихъ историческихъ пѣсняхъ». (См. тамъ стр. 240 и ссылку).

что когда война позднее приняла благопріятный для русскихъ оборотъ, то императрицѣ не зачьмъ уже было осмъивать короля, и она начала писать другую пьесу, именно «Горе-богатырь», съ новою цёлью и на новое лицо, при чемъ однако жъ включила въ составъ новой пьесы прежнюю, предпринятую съ мыслью осмъять Густава. Противъ этого можно сдълать два главныя возраженія, благодаря богатому источнику, какой мы имфемъ въ дневникъ Храповицкаго. Ни одна часть этого дневника не представляетъ такой полноты свъдъній, такихъ обильныхъ и интересныхъ замѣтокъ, какъ именно та, которая ведена въ продолженіе шведской войны. Императрица была въ сильной тревогь, въ постоянномъ волненім, которое, какъ сама она сознавалась, безпрестанно возростало. Естественно, что въ такомъ расположеній духа она была особенно сообщительна и откровенна съ Храповицкимъ, а онъ, понимая цену такой словоохотливости, спе-• шилъ все слышанное отъ государыни записать въ свою тетрадь, такъ что за это время мы имъемъ возможность самымъ подробнымъ образомъ прослъдить исторію ощущеній и действій Екатерины. Изъ записокъ Храповицкаго мы узнаемъ, что уже при первоначальной работь государыни надъ «Кославомъ» Густавъ потерпълъ нъсколько неудачъ 1: ръзкаго перелома въ ходъ военныхъ действій не было. Притомъ благопріятный для насъ обороть войны не могь тотчась же примирить Екатерину съ Густавомъ, который все-таки оставался ея непріятелемъ и могъ не сегодня-завтра изъ побъжденнаго сдълаться побъдителемъ. Ея выходки противъ него не прекращались. 11-го сентября она приказала «отыскать» Сказку о Фуфлыгф-богатырф, «чтобъ, прибавя къ ней l'histoire du temps, сдёлать оперу». 21-го октября Храповицкій поднесъ ей сочиненія Тредьяковскаго и Ломоносова, какъ пособіе «для составленія оперы о Фуфлыгъ», и въ тотъ же день записаны ея слова: «Со всёми помирюсь, но никогда не

<sup>1</sup> См. «Дневникъ» Храповицкаго, изданный Н. Барсуковымъ. Спб. 1874. Замътки отъ 10, 13 и 14 іюля 1788 года.

прошу кородямъ шведскому и прусскому». На Потемкина она въ эту пору не могла гнъваться, потому что за недълю передъ тъмъ было получено благопріятное извістіе, что «Очаковъ на ниткі висить». 27-го октября рукопись «Фуфлыги» была уже въ рукахъ императрины: во время волосочесанія она ее читала и много см'ялась, 22-го ноября у Екатерины уже готово начало оперы «Фуфлыга», которое она и читаеть Храповицкому, но не довольна названіемъ: «надобно другое имя». Придумать его поручено Мамонову, а стихи для арій будеть сочинять Храповицкій. На другой день, 23-го, онъ записываетъ: «по вчеращнимъ словамъ для имени герою подалъ нъсколько анаграммъ изъ Гус. и арію, начинающуюся: Геройствому надуваясь. Она похвалена, и я поцёловаль руку». Въ слёдующіе дни императрицу очень занимаетъ приготовляемая ею сказка одного съ оперой содержанія, которая должна быть напечатана впереди драматического сочиненія. Наконецъ, 4-го декабря Храповицкій получиль для переписки первый актъ оперы Горе-богатыря Косометовича. Изъ всего этого, кажется, уже довольно ясно, кто въ мысляхъ императрицы быль «Горе-богатырь». Если, какъ думаетъ г. Безсоновъ, успѣхи русскаго оружія должны были примирить Екатерину съ Густавомъ, то не болъе ли еще извъстія, получаемыя съ это самое время отъ Потемкина, должны были обезоружить ее въ отношеніи къ любимцу? 28-го октября записано: «Сегодня только сданы графу Безбородкѣ рапорты кн. П. Т — го, снизу мною взнесенные и при мнѣ вынуты своеручныя его письма»? 19-го ноября приготовленъ ему рескриптъ; 26-го выражена надежда, что онъ не захочетъ уронить своей чести. Въ тотъ же день, вечеромъ, Екатерина, получивъ отъ него рапорты, плакала. Можетъ-быть, ее огорчало замедление въ взяти Очакова; но слёзы и Едкая пронія — два проявленія духа, которыя одно съ другимъ не вяжутся.

2. Г. Безсоновъ опирается на слова Екатерины, переданныя Храповицкимъ (30-го января 1789 года) о томъ, что Кобенцель, вмѣстѣ съ Сегюромъ присутствовавшій наканунѣ при предста-

вленій «Горе-богатыря», «заводиль къ разнымъ уподобленіямъ». Въ этомъ выраженіи г. Безсоновъ видить намекъ на примъненіе выходокъ пьесы къ Потемкину. Замътимъ однакожъ: во 1 хъ, что такое заключение трудно вывести изъ замъчания Екатерины: смыслъ словъ «разныя уподобленія» чрезвычайно широкъ, и вовсе нътъ повода подразумъвать въ нихъ намека на Потемкина; притомъ не в роятно, чтобы Кобенцель, зная благосклонность императрицы къ этому вельможѣ, сталъ сближать значение оперы съ его недостатками. Но если бъ даже германскій посоль и позволиль себь выразить такую смелую мысль, значило ли бы это, что осмѣяніе Потемкина было цѣлью автора пьесы? Наконецъ, всякое сомнѣніе на этотъ счетъ разсѣется, когда мы обратимъ вниманіе на отвётъ Сегюра, спрошеннаго Екатериной при этомъ же представленія: «Qui se sent morveux, se mouche», сказаль онъ, «et que c'est bien délicat de répondre par des plaisanteries à des manifestes et déclarations impertinentes» (то-есть: у кого носъ полонъ, тотъ сморкается. Какая деликатность — отв вчать шутками на дерзкіе манифесты и деклараціи). Не совершенно ли ясно изъ этихъ словъ, что Сегюръ открыто примъняетъ пьесу къ шведскому королю, и государыня не возражаеть на это.

3. Шведскій посоль Стедингь, послѣ заключенія мира, выражаль желаніе ознакомиться сь комедіей на Густава; а такъ какъ «Горе-богатырь» — опера, то, значить, по мнѣнію г. Безсонова, что этоть дипломать разумѣль какую-то другую пьесу. Но извѣстно, что названіе комедія часто употребляется въ самомъ общирномъ смыслѣ театральнаго сочиненія вообще, а притомъ Стедингъ могъ и просто не знать, къ какому именно виду драматической литературы принадлежало надѣлавшее столько шуму произведеніе Екатерины II.

По самому смыслу какъ цёлаго, такъ и частей и каждой черты своей, оно не могло относиться ни къ кому иному, кромѣ Густава. Что въ карикатурѣ Горе-богатыря, отъ начала до конца пьесы, рисуется одно и то же лицо, это еще болѣе бросается въ глаза, когда обратимъ вниманіе на то, что императрица писала 1 3 \*

о немъ Потемкину вскорѣ послѣ начала войны съ Швеціей. Вотъ отрывокъ изъ письма ея отъ 3-го іюля 1788 года:

«Король швелскій себ' сковаль латы, кирассу, броссары (наручи), и квиссары (набедренники) и шишакъ съ преужасными перьями. Выбхавши изъ Штокгольма говорилъ дамамъ, что онъ надфется имъ дать завтракъ въ Петербургъ (читай: въ Петергофѣ), а салясь на галеры, сказаль: qu'il s'embarque dans un pas scabreux (что дълаетъ опасный шагъ). Своимъ войскамъ въ Финляндій и шведамъ вельдъ сказать, что онъ намеренъ превосходить аблами и помрачить Густава Адольфа и окончить предпріятіе Карла XII (посл'єднее сбыться можеть, понеже сей началъ разореніе Шведій); также увёряль онъ шведовъ, что меня принудить сложить корону. Сего вёроломнаго государя поступки похожи на сумасшествіе. Съ симъ курьеромъ получищь манифесть мой — объявление войны; оскорбления наши многочисленны; мы отъ роду не слыхали жалобы отъ него, а теперь нев'вдомо за что разозлился: теперь Богъ будетъ между нами судьею. Буде намъ Богъ поможетъ, то его намърение есть убхать въ Римъ. принять римскій законъ и жить, какъ жила королева Христина» 1.

Начерченный здѣсь рукою раздраженной Императрицы образъ короля Густава III не перестаетъ во все продолжение оперы являться подъ перомъ ея.

Въ «Дневникѣ» Храповицкаго замѣтки о неожиданныхъ вооруженіяхъ Густава начинаются уже съ 4 мая 1788 года, а желчныя противъ него выходки Екатерины — съ 28 того же мѣсяца. Почти дня не проходитъ безъ разговоровъ о немъ. Вънихъ видне величайшее раздраженіе: государыня выставляетъ его смѣшнымъ, называетъ сумасшедшимъ (fou), говоритъ о его «дурачествахъ» и безстыдствѣ, выражаетъ желаніе «дабы на всякомъ пунктѣ онъ разбилъ себѣ лобъ», сравниваетъ его то съ Пугачевымъ, то съ героемъ Ламаншскимъ, словомъ, всѣ мысли и

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Напечатано въ брошюрѣ покойнаго Лебедева: «Графы Н. и П. Панины», 1863, стр. 307.

вся дѣятельность Екатерины заняты новымъ врагомъ ея, направлены къ нанесенію ему вреда всѣми возможными средствами. Въ то же время, съ театра турецкой войны получаются извѣстія объ успѣхахъ, хотя и не блестящихъ, но все-таки успокоительныхъ, о сраженіяхъ, выигранныхъ на Лиманѣ, о вылазкахъ, объ отраженіи непріятеля отъ Кинбурна, о ходѣ осады Хотина, окончившейся взятіемъ его. О Потемкинѣ императрица отзывается то съ благоволеніемъ, то по краней мѣрѣ безъ негодованія¹. Притомъ во все это время она не перестаетъ вести съ нимъ по прежнему дружескую, откровенную переписку и ни однимъ словомъ не выражаетъ ему и тѣпи неудовольствія.

Послѣ всего этого, есть ли малѣйшее вѣроятіе, чтобы Екатерина обратила противъ своего любимца ѣдкія насмѣшки, внушенныя ей поступками Густава, и примѣнила къ Потемкину продолженіе пьесы, о которой Храповицкій въ первый разъ такъ выразился 29-го іюля, то-есть недѣли черезъ 3—4 послѣ письма, откуда мы привели отрывокъ): «Читали начало комической оперы Кославъ. Тутъ представляется приготовленіе на войну короля шведскаго. Не знаю какъ кончу; вчера только начала, чтобъ разбить мысли».

Очевидно, что «Горе-богатырь», по духу и содержанію, быль въ тѣсной и неразрывной связи съ «Кославомъ»; измѣнено было только заглавіе комической оперы, получившей новое развитіе послѣ того какъ императрица провѣдала о «Фуфлыгѣ-богатырѣ» и ознакомилась съ этою сказкой.

Но главный доводъ, которымъ опрокидываетси догадка г. Безсонова — нравственнаго или психологическаго свойства. Какъ допустить мысль, чтобы Екатерина, поручивъ Потемкину веденіе военныхъ дёйствій противъ турокъ, позволила себё, въ такихъ важныхъ обстоятельствахъ, осмёнвать его на эрмитажномъ театрё, въ присутствіи представителей иностранныхъ дворовъ? Для кого и для чего она стала бы это дёлать? Она могла доставить

<sup>1</sup> См. «Дневникъ» Храповицкаго, 1788 года іюня 23 и 26, іюля 11 и 13 (награда Потемкину, 4-я побѣда на Лиманѣ), 17 и 26; августа 31 (реляція о выдазкѣ); сентября 5 (занятіе Яссъ) и проч.

себѣ удовольствіе потѣшиться, въ обществѣ довѣренныхъ лицъ, надъ государственнымъ и личнымъ врагомъ, но почти публично издѣваться надъ главнымъ сотрудникомъ своимъ, которому ею же самою поручена судьба войны, — это было бы, прежде всего, въ высшей степени несогласно съ тою мудростью, которая отличала всѣ поступки Екатерины. Если бъ она была серіозно недовольна распоряженіями Потемкина, какъ полководца, то конечно выразила бы это не безплоднымъ насквилемъ въ его отсутствів, а отозваніемъ его съ театра войны и порученіемъ дѣла другому.

# для уясненія родственныхъ отно

#### голштинскій домъ.

(Къ статьъ: «Екатери

Фридрикъ † 1659.

Христіанъ Альбрехтъ † 1695.

Фридрихъ IV, герцогъ, подъ покровительствомъ Карла XII. Убить при Клиссовъ, † 1702. Супруга Гедвига, сестра Карла XII, + 1708.

Карлъ Фридрихъ † 1739. Лишился (Карлъ Августъ, ум. & Адольфъ Фридрихъ, О Іоанна Шлезвига. Супруга Анна Петровна, дочь Петра В., † 1728.

 Петръ III, съ 7 ноября 1742 наслѣдникъ русскаго престола; † 6 іюля 1762 г. Супруга Екатерина II † 1796.

Христіанъ Августъ, администраторъ Голштиніи во время малольтства племянника Карла Фридриха, † 1726. Супруга Альбертина Баденъ-Дурлахская + 1785.

1 іюня 1727 въ Йетербургъ женихомъ Елисаветы Петровны.

избранъ на шведскій престолъ 1743 г. по желанію Елисаветы Петровны, † 1771. Супруга Луиза Ульрина, сестра прусск. короля Фридриха II + 1782.

шведскій съ 1771 г., + 1792 г. Супруга Софія :Магдалина Датская, † 1813.

Елисавета, О Фридрихъ - Ав род. 1712, + 1760. (См. Ангальть - Цербстскій домъ: Христіанъ Августъ).

Ф Густавъ III, король Ф Екатерина II. (См. Петръ Ангальтъ - Цербстскій домъ).

ОЛЬ

родоначальник

денбургскихъ

герцоговъ съ

† 1785 r. C

Гессенъ Кассе

+ 1787.

Ульрика Фрид

Вильгельмъ довалъ отцу опекою своег юродн. брата 1785, † 1823.

густъ,

ъОль-

вел.

1774;

пруга

ерика

ьская

# АЯ ТАБЛИЦА

## ШЕНІЙ ЕКАТЕРИНЫ II и ГУСТАВА III.

на II и Густавъ III»).

#### АНГАЛЬТЪ-ЦЕРБСТСКІЙ ДОМЪ.

- О Рудольфъ † 1622, сынъ Іоакима († 1586), соединившаго подъ своею властью вст ангальтскія земли.
- Іоаннъ † 1667. Супруга Софія Гольштейнъ-Готтори-
- Поаннъ Людвисъ † 1704 Супруга Христина Элеонора Саксенъ-

#### ЕНБУРГСКІЙ ДОМЪ.

шей линіи Ольденбургскаго дома, † 28 августа 1763 г. русскимъ Фельдмаршаломъ. Супруга Софія Шарлотта Гольштейнъ-Бекская, † 28 іюля 1763 (за мѣсяцъ до супруга).

Сеоргъ Людвигъ, родоначальникъ млад- Поаннъ Людвигъ Христіанъ Августъ, род. 1690, † 1746. † 1747. Въ бракъ вступилъ 8 ноября 1727 съ Іоанной Елисав. (см. Голштинскій домъ).

дрихъ 🔿 Гедвига — Елисавета 🔿 Августъ † 1774 г. 🦳 Петръ I, род. 1755, наслѣ-Шарлотта † 1818 г. подъ Супругъ Карлъ XIII, король шведскій, 0 дво-Петра брать Густава III, † 1818.

(Сб. Истор. Общ. ХІІІ, стр. 413, 438).

еп. любскій и администраторъ герцогства Ольденб. за слабоуміемъ двоюродн. брата Петра Фридр. Вилг., † 1829 г. Супруга Фридерина Виртембергск., † 1785.

† 1812 г. Супруга Екатерина Павловна. † 1819.

№ Иетръ II, род. 1827. Петръ Георгіевичъ, Супруга Елисавета Саксен. - Альтенбургская.

+ 1844

Супруги: 1) Адельгей-

да 2) Ида, сестры,

Англ. - Бернбургскія,

3) Сецилія, дочь Густава IV шведскаго,

> род. 26 авг. 1812 г. Супруга Тереза Нассауская † 1871.

 Софія Августа () Фридерика (Екатерина II, см. Голштинскій домъ), род. 21 апр. (2 мая) 1729, + 6 (17) ноября 1796 г.

Фридрихъ Августъ, род. 1734, † 1793 Супруга Фридерика Ангальтъ-Бернбург. Посабдній владьтельный Ангальтъ-Цербст скій князь.

#### TII.

#### Journal du voyage du Roi à St.-Pétersbourg en 1777 1.

Ayant trouvé les circonstances favorables d'exécuter le dessein que j'avois il y a si longtems de m'aboucher avec l'Impératrice pour écarter d'elle toutes les mauvaises impressions défavorables que les ennemis de mon état ont tâché de lui donner contre moi et pour effacer entièrement de son esprit l'aigreur que la journée mémorable du 19 août 1772 lui avait inspirée, je pris à Ulriksdal le 10 d'août le parti de faire cette année même<sup>2</sup>, le voyage de Pétersbourg. Il était essentiel de cacher ce dessein et d'en dérober l'exécution j'usqu'au moment où les choses parleraient d'elles-mêmes; c'est pourquoi je convins avec le général Troll, qui devait partir pour la Finlande: 1-o, de faire équiper à Sveaborg un turoma sous prétexte d'exercer les officiers; 2-do, de proposer par un mémoire (que je ferais remettre au Conseil) d'envoyer une galère en Finlande pour faire manoeuvrer la partie des officiers de la flotte de l'armée qui ne s'étoit point exercée sur un pareil vaisseau, tandis que les officiers de l'amirauté qui venoient

<sup>1</sup> Чтобы дать четателю понятіе о правописаніи Густава ІП, выписываю со всею точностью нісколько строкъ второй страницы подлинной рукописи этого дорожнаго журнала: «Mon dessin ettoit de me servir du Tourromma (vaissaux plus commodde et agreable qu'une Galleire) j'usqu'a Sveaborg ou je montererois sur La Galleire qui devoitt me porter jusqu'a Pétersbourg».

<sup>2</sup> Т. е. въ 1777 году, когда это писано.

d'être incorporés à la flotte de l'armée, manoeuvreroient sur le turoma qui viendroit à Stockholm; 3-0, de se rendre lui-même, à bord du turoma, à Stockholm assez à tems pour que j'en puisse partir entre le 8 et le 10 juin.

Mon dessein étoit de me servir du turoma (vaisseau plus commode et agréable qu'une galère) jusqu'à Sveaborg où je monterois sur la galère qui devoit me porter jusqu'à Pétersbourg. Je fis en même tems écrire au comte de Creutz, mon ambassadeur à Paris, pour lui ordonner d'acheter des diamans, des boîtes et des portraits enrichis de pierreries pour les présens nécessaires à un pareil voyage, et je fixai une somme de 20 m. écus de banque pour cet usage. Je fis écrire en même tems au baron de Nolken, mon envoyé extraordinaire à Pétersbourg, d'annoncer mon arrivée à l'Impératrice, de lui en demander le secret et de savoir si le tems que j'avois choisi pour venir la voir lui seroit agréable. Il devoit ensuite régler avec le c. Panine tout ce qui regardoit le salut que la citadelle de Kronslott, devant laquelle ma galère devoit passer, devoit lui donner. Comme cet article est très délicat, nos plénipotentiaires n'ayant jamais, pendant deux congrès, pu parvenir à le régler, pour éviter toutes les dissentions qui auroient pu amener des explications désagréables de part et d'autre et si éloignées du but d'un voyage entrepris pour cimenter la paix et l'union, je fis proposer que comme je comptois garder un incognito parfait à l'instar de celui de l'Empereur et que le pavillon de la galère ne seroit que celui de l'officier qui la commanderoit, je souhaitois qu'on ne tirât aucun coup de canon ni de la galère, ni du château. Le même jour je fis écrire à mon ambassadeur à Paris pour lui ordonner de faire part au ministère....<sup>1</sup>, sous le sceau du secret, de mon voyage. Toutes ces choses étant faites, je m'occupai des arrangemens nécessaires pour mon départ, que je dérobai aux yeux de la cour et du public par les préparatifs du tournoi qu'on devoit tenir à

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Неразобранное слово.

la fin du mois de Mai à Stockholm. Cependant la galère le Séraphim s'armoit dans l'arsenal de la marine à Stockholm et on achevoit de la dorer et de la repeindre à neuf, tandis que le turoma s'appareilloit dans le port de Sveaborg, sans que personne ne se doutât ni fît attention. Le secret dura ainsi jusqu'au 15 de Mai, quatre jours avant le départ de la galère, qui partit le 19. La poste de Finlande apporta des lettres de Pétersbourg où on parloit de mon voyage, et les esprits étant réveillés par ce bruit donnèrent plus d'attention à la beauté du bâtiment et à la magnificence qui ne paroissoit point cadrer aver sa destination. L'arrivée de M. de Troll avec le turoma le 27 de Mai au soir confirma le public et les assura de la vérité de leurs soupçons, et le secret n'eut plus besoin d'être gardé. Lorsque la réponse de Russie arriva le 27 Mai au matin, les diamans commandés de France étant arrivés la veille, tout étant prêt, je me rendis le 30 Mai au sénat pour lui faire part de mon voyage et lui dire que je laissois mon frère à Stockholm pour y commander pendant mon absence. Le soir même tout Stockholm sut mon départ, que je fixai entre le 7 et le 9. Je nommai pour m'accompagner à Pétersbourg:

#### Les Sénateurs:

Comte Ulric Scheffer.

Comte Maurice Posse.

Mes deux chambellans.

Le comte de Stenbock.

Le comte Nils Posse.

Mon 1-r page de la chambre.

Gentilhomme ordinaire de la cour, M. de Cederfelt.

Mes deux pages de ma chambre et de l'Ecurie.

Comte Clas de Löwenhaupt et baron Nils de Koskul

Mon premier médecin le sieur Dahlberg.

Mon 1-r valet de chambre le sieur Helman.

Mes deux garçons de la chambre Purspillon et Griberg.

2 coureurs.

2 valets de pied.

Le comte d'Hamilton, lieutenant de mes gardes du corps de quartier, avec quatre gardes du corps, devoit m'accompagner jusque sur la frontière de Suède, où je prendrois l'incognito. Les quatres gardes étoient:

M. le baron d'Uggla,M. d'Uggla,M. de Hierta etLe sieur Pevron.

#### Samedi, 7 Juin.

Je me suis embarqué à 5 heures du soir devant le château de Stockholm; je descendis accompagné de mon frère, des sénateurs comtes d'Höpken, Fersen, Horn, Schwerin, baron de Sparre, comte d'Hessenstein, de mes chambellans, baron d'Ernsvärd baron Bengt Sparre, du lieut.-général comte Casimir Lewenhaupt, capit: des gardes du corps, du b. Charles Ernsvärd, commandant les chevaux légers de la garde, du chancelier de la cour b. Fr. Sparre, de mes deux écuvers ordinaires Monsieur de Munk et baron d'Essen, du général Stakelberg, du comte Gyllenstolpe, du baron Fr. Hamilton, du baron Sébastian Löwenhaupt, cap: des gardes, qui avoit la garde ce jour-là, du jeune comte Axel Fersen, qui avoit la garde pour les chevaux légers de la Garde, de mon 1-r page de la chambre Wricht, de plusieurs de mes pages et autres officiers de ma maison. Mon frère étoit accompagné du général Mörner, son 1-r écuyer, du comte Adam Löwenhaupt, du baron Wachtmeister et du baron de Rammel. Tout le pont étoit bordé d'une foule de noblesse et d'un peuple immense. Après avoir attendu un moment dans la chaloupe, ma belle-soeur arriva accompagnée de ses deux filles d'honneur, mesdemoiselles de Strockirch et Koskul, de M. de Torvigg, son

1-r écuyer, des comtesses Löwenhaupt et Clas Horn, et suivie des comtesses Axel Fersen, Meyerfelt, Ribbing, Lantingshausen et le C<sup>to</sup> Scheffer. La reine vint un moment après, accompagnée de la comtesse de Fersen, sa gouvernante, et de la comtesse de Cederhielm, des baronnes de Wrangel, Örnskiöld, ses dames du palais, du sénateur de Bielke, son grand maître, du comte Charles Piper, son grand chambellan, et de M. M. Stedingk, ses chambellans baron Bror Cederström, baron Anton de Geer et du baron Rålamb, son écuyer de la cour.

Tout le monde étant embarqué, nous partîmes dans plusieurs chaloupes et abordâmes un moment après le turoma Biörn Jernsida, qui devoit me conduire en Finlande. Le général-major commandeur de l'ordre du cap. de Troll me recut en pied de l'escalier; il commandoit le vaisseau pour mon passage. M. d'Ankarsvärd, lieut, colonel, les majors de Stedingk et baron de Rehbinder étoient les officiers de l'état-major qui avoient sous lui le commandement. Le turoma étoit escorté de deux barcasses armées, qui portoient les provisions, et d'un yacht. On mena la reine, la duchesse et les dames dans la chambre de poupe, et pendant qu'on servoit aux dames une collation, nous levâmes l'ancre et partîmes au bruit des canons et aux cris de tout le peuple qui bordoit le port. La reine, mon frère, ma bellesoeur et leur suite me quittèrent à Blockhusudd, où ils se mirent dans les mêmes chaloupes qui nous avoient conduits au vaisseau; on salua la reine de tous les canons. A 8 heures 3/4 nous étions déjà à Vaxholmen et nous avions, avant le souper, passé Furusund.

#### Dimanche, 8 Juin.

A mon réveil à 9 heures on m'apprend que j'ai passé la mer d'Åland, et à 2 heures après-midi nous jetons l'ancre de l'autre côté de Korpoström à Wilhelmsund. Le vent est-devenu contraire pendant le trajet de cette nuit. Le vent a été si gros qu'un bâtiment de Finlande (en finnskute) a perdu son mât à côté de mon vaisseau. J'ai écrit à mon frère un billet qu'un bâteau de Finlande est allé porter à Åbo pour aller par la poste à Stockholm, et j'ai écrit un mot à Munk, dont la séparatîon m'a beaucoup coûté. Nous avons laissé derrière nous les barcasses et même le bâtiment finnois où on avoit embarqué les voitures pour Pétersbourg; mais pendant le vent contraire ils nous ont rejoints, ainsi que le yacht qui étoit resté deux heures après nous à Stockholm pour prendre les livrées qui ne furent achevées qu'un moment après notre départ. Le vent étant devenu favorable, nous avons levé l'ancre à 10 heures et trois quarts ce soir, et nous sommes en pleine navigation; à l'heure de mon coucher à minuit et demi le vent est bon, mais petit. J'ai tenu cabinet et j'ai donné les charges que mon départ avoit fait différer.

#### Lundi, 9 Juin.

En me réveillant ce matin à neuf heures on m'annonce que nous avons fait 10 lieues. Le vent est très petit. Nous découvrons à 11 heures et demie le feu d'Hangoudd. Les barcasses, ainsi que le yacht, nous suivent, et le bâtiment qui porte nos voitures nous précède d'une demi-lieue. A midi et demi nous doublons le cap d'Hangö-udd et nous découvrons la côte de la Finlande. Le vent est devenu fort bon. A 6 heures nous passons par Baresund. Le vent ayant continué d'être bon, nous serions arrivés avant minuit à Sveaborg, si un brouillard épais ne s'étoit élevé: il nous força à jeter l'ancre à 10 heures et demie à Porkala; mais comme le vent continue à être favorable, dès qu'il fera jour, on levra l'ancre et nous pourrons être pourtant avant 6 heures demain matin à Sveaborg. Pendant le trajet d'aujourd'hui j'ai tenu conseil avec les deux sénateurs qui m'accompagnent, et j'ai terminé plusieurs affaires courantes qui n'avoient pu, avant mon départ de Stockhohm, être terminées plus tôt, ainsi que les protocolles d'aujourd'hui en font foi.

#### Mardi, 10 Juin.

A une heure et demie du matin nous levâmes l'ancre, et on vint à 5 heures m'éveiller pour m'apprendre que nous décrivions Sveaborg; on ne nous attendoit pas sitôt, et nous n'étions encore qu'à un quart de lieue, quand on avertit le commandant, le comte de Sparre, de ce que la sentinelle de Gustafsvärd voyoit approcher un vaisseau qui portoit un pavillon particulier. Le comte de Sparre, sur cet avis, monta sur la plate-forme de la maison, et aperçut avec un grand étonnement mon vaisseau, qui n'étoit qu' à une portée de canon et qu'il reconnut d'abord au pavillon royal qui flottait au haut du grand mât. Il fit dans l'instant arborer le pavillon sur le grand bastion de Gustafsvärd et battre la caisse, mais nous entrions déjà dans le port, où il vint dans sa chaloupe me recevoir; nous jetâmes l'ancre à 6 heures et demie, n'ayant mis que soixante heures entre Stockholm et Sveaborg, en comptant même tout le tems que nous avons été à l'ancre les deux dernières journées. Un moment après mon arrivée je passai sur la galère Le Séraphim, de 22 paires de rames, où je fis tout préparer pour mon embarquement, qui doit se faire à 5 heures ce soir, et je revins dîner à bord du turoma, d'où je dépêchai un de mes gardes du corps (le jeune Peyron) à Pétersbourg pour donner avis au baron de Nolken de ma prochaine arrivée, ayant appris, en arrivant, que le courrier du cabinet, Leckberg, qui portoit une lettre pour l'Impératrice et qui étoit parti de Stockholm le dimanche 1 Juin, n'avoit passé par Helsingfors que samedi dernier. Pevron portoit ordre au baron de Nolken de venir, le plus loin qu'il lui fût possible en mer, à ma rencontre pour me donner le tems de prendre de lui les éclairsissemens nécessaires sur les dispositions de la cour de Pétersbourg. Le général baron de Stackelberg, qui commande en Finlande, et le général major comte Jean de Sparre, commandant de Sveaborg, vinrent à bord dîner avec moi; après le dîner je me mis avec eux dans une chaloupe,

accompagné du sénateur comte de Posse, du comte de Stenbock, de mon lieutenant des gardes du corps le comte d'Hamilton, de Cederfelt, du jeune baron Koskul et de deux gardes du corps, pour aller voir le camp Nylandois, infanterie, qui campoit à Helsingemalm à une lieue de Helsingfors. Nous débarquâmes auprès du moulin de Gamla Staden, et je fis le reste du chemin à pied, qui étoit d'un quart de lieue et demie de Suède. Le vieux M. de Stackelberg resta à m'attendre dans la chaloupe, son âge et sa taille énorme ne lui permettant pas de me suivre, ni à pied ni en voiture. Le comte de Posse prit une petite chaise qu'il trouva en tournant derrière une maisonnette, et nous autres fîmes le chemin à pied, comme des pélerins; nous arrivâmes par le grand chemin qui va d'Helsingfors à Borgo, sur l'aile gauche du camp. Personne ne m'attendoit, et le colonel Armfelt (qui dans sa place de lieutenant-colonel commandoit le régiment en l'absence du général Troll) venoit dans le moment même d'apprendre mon arrivée en Finlande, fut si étonné de me voir dans sa tente qu'il me regarda longtems sans pouvoir proférer un mot, ce qui m'amusa beaucoup. Après en avoir ri avec lui, je lui ordonnai de faire prendre les armes au régiment et le faire manoeuvrer pour moi, sans qu'ils se donnassent la peine de se mettre en gala, ce qui n'eût fait que faire perdre le tems. Le régiment prit les armes, et je fus plus content des soldats que des officiers; les hommes sont beaux et grands, ont un air militaire et robuste qui est particulier au troupes suédoises. Après la manoeuvre je me mis à cheval sur un petit bidet qu'on m'amena, et m'étant remis dans la chaloupe au même endroit où je l'avois quittée, je retournai dans l'intention de faire une visite au comte de Sparre à Sveaborg, si ma galère n'étoit pas prête; mais en passant devant la galère le général Troll me cria par le porte-voix que tout étoit prêt pour le départ, ce qui m'engagea de monter sur la galère, et après avoir pris congé du général Stackelberg et du comte Sparre, nous levâmes l'ancre dans un calme parfait à 6 heures et trois quarts du soir. En arrivant dans la galère,

le comte de Scheffer me montra une lettre du b. de Nolken, qu'il avoit reçue par un exprès, datée de Pétersbourg du trois de Juin, par laquelle ils nous apprend que l'Imp: a ordonné à son aidede-camp général le comte de Bruce d'aller au-devant de moi avec trois yachts de l'Impér. jusqu'à un passage difficile nommé Biörkön et qu'elle souhaitoit de savoir si je voulois débarquer à Péterhof ou à Pétersbourg.

#### Mercredi, 11 Juin.

Le vent étant devenu totalement contraire, il fallut jeter l'ancre à 5 heures du matin; nous n'avons fait que deux lieues depuis les 6 heures et demie hier au soir. Le vent continua à être contraire toute cette journée, et le tems fut très gros; il fallut rester tranquille. J'employai ce tems a écrire au baron de Nolken. Il m'avait paru, par sa lettre au comte de Scheffer, qu'il n'avait pas bien saisi le sens de l'incognito que je voulois garder; je tâchai dans la dépêche de ce jour de lui détailler plus clairement mes intentions, et combien il étoit nécessaire de ne rien permettre qui pût contraster avec le nom que j'avois pris et la conduite que je comptois tenir. Je lui détaillai la manière que l'empereur avoit été en France et comme on avoit respecté son incognito, et que c'étoit à son instar que je souhaitois de régler ma manièrs d'être; nous envoyâmes cette lettre et une dépêche du comte de Scheffer qui l'accompagnoit, par un yacht à Sveaborg pour être portées par une extra-poste à Pétersbourg.

### Jeudi, 12 Juin.

Une brouillard épais nous empêche encore aujourd'hui de continuer notre route, quoique le vent est devenu favorable. Le brouillard s'étant dissipé un peu, nous avons levé l'ancre à une heure et un quart, et nous allons à la voile, mais à 4 heures et demie

il l'a fallu faire tomber de nouveau. Une demi-heure après on l'a levé, et quoique le broulliard continue, on a mis à la voile.

M. de Bruce, gouverneur de Tavasthus et le lieut.-colonel Piper se sont rendus à bord ce matin; ils sont venus de Sveaborg sur un yacht, sur la représentation du gouverneur; je lui ai donné un ordre pour le comte de Sparre de suspendre la revue de commissaire du régiment de Nyland, infanterie, jusqu'à l'année prochaine. Malgré le brouillard nous continuons notre route et nous passons Pellingen entre onze heures et minuit.

#### Vendredi, 13 Juin.

Entre six et sept heures ce matin nous avons passé la frontière, et dans ce moment même j'ai fait ôter le pavillon royal qui flottoit sur le grand mât, et on va substituer un simple pavillon d'officier. J'ai pris en même tems l'incognito sous le nom du comte de Gothland, sous lequel j'ai déjà voyagé en 1771; j'ai quitté aussi tous mes ordres et je n'en porte plus. A 2 heures et demie nous découvrons Fredrikshamn, et après avoir tiré plusieurs coups de canon pour appeler les lots ou pilotes, on a envoyé la chaloupe à terre, et comme elle s'est longtems fait attendre, il a fallu jeter l'ancre à 4 heures et un quart. La chaloupe est revenue à 5 heures et trois quarts avec un pilote. On a levé l'ancre de nouveau avec un vent favorable. Un calme parfait nous ayant surpris vers les huit heures, il fallut quitter les voiles et aller à la rame; il fait le plus beau tems du monde, et nous avons enfin l'espérance d'arriver demain à Pétersbourg.

### Samedi, 14 Juin.

Le beau tems et le calme a continué pendant la nuit, mais vers le matin un petit vent s'est élevé, qui malheureusement a été contraire: il a fallu à dix heures et demie ce matin jeter l'ancre à côté d'une petite île nommée Pirssön, où on a fait descendre

l'équipage pour le faire reposer et rafraichir. Nous avons dîné à terre, et je me suis promené dans l'île, ce qui étoit assez agréable; nous avons trouvé des paysans Livoniens qui y venoient pêcher le strömling. Leurs femmes étoient affreuses; ils payoient pour chaque bâteau chargé à la ville de Fredrikshamn, à qui l'île appartient, un rouble, ce qui fait 140 deniers en notre monnoie. Je leur fis donner du brandevin et je donnai à leurs femmes trois petits écus (1/3 riksdaler) et un écu de banque de ma nouvelle monnoie, sur lequel est mon buste, pour le porter au collet comme un ornement. Il vint aussi des paysans Finnois russes, qui me donnèrent du poisson et que nous régalâmes de brandevin et de deux écus de banque. Nous leur dîmes de boire à la santé de l'Imp., mais ils ne le voulurent jamais, et ils dirent qu'ils vouloient plutôt boire à la santé du Roi de Suède, à qui ils avoient appartenu autrefois. Le brandevin qu'on leur avoit donné les avoit tellement enchantés que ces pauvres gens dirent qu'il falloit que le Roi de Suède fût bien plus riche que leur Impératrice, puisqu'il avoit une si bonne eau-de-vie. Après avoir dîné, nous remontâmes sur la galère et levâmes l'ancre à 3 heures et demie. L'officier le capit. Fren, qu'on avoit envoyé hier à Fredrikshamn, nous apprit que l'Imp. avoit commandé 2500 cavaliers pour m'escorter depuis la frontière et que les troupes avoient reçu ordre de parader, les forteresses de tirer 280 coups de canon, que 300 chevaux avoient été commandés pour moi à chaque relai, mais que depuis 8 jours tous ces ordres avoient été contremandés, puisqu'on avoit appris que je comptois venir par mer. A 7 heures le vent s'étant élevé et devenant contraire, nous fûmes obligés de jeter l'ancre près de Pelis-pass; je me fis mettre à terre pour voir un village qu'on découvroit confusément de la galère. Ce village étoit bâti comme les nôtres en Finlande; aussi n'y avoit-il que des Finnois russes qui l'habitoient, mais nous y trouvâmes une vingtaine de paysans moscovites' qui travailloient à une carrière de pierre à une demi-lieue de là et qui se baignoient dans un bain chaud de vapeur. Ils y étoient hommes et femmes pêlemêle, tout nus; je les vis par une petite ouverture à la muraille, qui servoit de fenêtre. A ce taudis il faisoit une chaleure affreuse et une vapeur terribie; ils se lavoient le corps en se jetant dans un grand baquet d'eau et en se frottant avec des bouquets de feuilles si violemment que leurs corps étoient tout cramoisis; ils sortirent de là tout nus et allèrent se jeter dans l'eau froide du lac où ils plongèrent et nagèrent; ensuite ils rentrèrent dans leur bain et recommencèrent plusieurs fois le même train; leurs femmes ne voulurent point cependant aller se baigner dans le lac par modestie pour les étrangers. J'entrai ensuite dans une des maisons du village qui étoit très propre, mais où il y avoit une puanteur très désagréable et qui est particulière aux Russes. Nous retournâmes ensuite pour souper et coucher sur la galère.

#### Dimanche, 15 Juin.

Le vent étant assez fort, mais contraire, je pris le parti de quitter la galère, qui pouvoit peut-être encore être obligée de rester dans le même endroit plusieurs jours, pour m'embarquer sur le vacht qui avoit servi d'avant-garde pendant tout le voyage le bâtiment léger pouvant convoyer et aller même à la rame avec assez de facilité, et comme il ne nous restoit que onze lieues à faire pour arriver à Pétersbourg, je préférai le bâtiment qui avec certitude pouvoit me conduire au plus tard (le vent devenant même toujours contraire) demain au soir à Pétersbourg, à celui qui pourroit encore me retarder de deux à trois jours. J'ordonnai donc à M. de Troll de faire transporter les choses les plus nécessaires sur le yacht. Je m'y embarquai à neuf heures et demie avec le général Troll, le comte de Stenbock, M. de Cederfelt, mes deux pages, le comte de Löwenhaupt et le baron de Koskul, et je ne pris pour domestiques que deux garçons de la chambre, un valet de pied et un coureur. Le lieut:- colonel Ankarsvärd, qui avoit déjà commandé le turoma de Stockholm à Sveaborg, conduit ce yacht. Les deux sénateurs prirent un autre

yacht nommé Gå på, et nous laissâmes le gros du bagage sur la galère avec ordre de jeter l'ancre à Cronstadt et d'envoyer les affaires à terre par des chaloupes. Le vent fut très petit jusque vers les mêmes heures qu'il commença à s'élever, et devint vers les trois heures fort et très bon; nous allâmes ainsi jusque vers les 5 heures et demie, qu'il fallut jetter de nouveau l'ancre pour attendre un pilote (lots); on mit la chaloupe en mer, et je me mis dedans pour aller voir une petite église que nous vîmes au bord de l'eau et que nous prîmes pour une église grecque. M. de Troll, le comte de Stenbock, le comte de Löwenhaupt et M. de Cederfelt me suivirent; nous trouvâmes beaucoup de paysans finnois fort bien mis, que nous envoyâmes chercher un pilote. L'église étoit luthérienne et les deux prêtres parloient très bon Suédois: ils avoient deux soldats russes chez eux pour les défendre des voleurs qui avoient, il y avoit 10 ans, pillé et brûlé le village. Après avoir vu l'église, nous partîmes et allâmes faire une visite aux sénateurs sur leur yacht, et après être remontés sur le mien, le pilote étant arrivé, nous levàmes l'ancre par un vent très favorable à neuf heures et un quart du soir.

#### Lundi, 16.

A deux heures et demie du matin on vint m'éveiller pour m'apprendre qu'on découvroit Cronstadt et Oranienbaum. Le vaisseau de garde avoit donné un signal, il avoit levé l'ancre au moment qu'il nous avoit découverts. Une demi-heure après nous vîmes une petite chaloupe qui portoit un officier avec l'uniforme suédois; nous lui fîmes signe avec des mouchoirs de s'approcher de nous. Lorsqu'il fut à la portée de la voix, il demanda si le comte de Gothland étoit à bord du yacht ou de la galère. Je lui répondis moi-même qu'il étoit à bord du yacht; il monta d'abord et me présenta des dépêches du baron de Nolken, qui étoit déjà depuis le jeudi à m'attendre à Cronstadt. Un moment après il arriva dans une chaloupe de l'amiral Greigh; nous jetâmes

l'ancre devant Cronstadt à 5 heures et trois quarts du matin. Il me présenta une lettre de l'Impératrice en réponse à celle que je lui avois écrite du 1-r de ce mois, remplie des choses les plus honnêtes et les plus polies: il me dit qu'il avoit été le ieudi à Tsarsko-Sélo où il avoit vu l'Imp., et tout ce qu'il me dit m'a promis une réception agréable. Elle avoit compté venir à Péterhof pour m'y recevoir, mais des réparations faites au château n'avant pas été achevées, elle étoit restée à Tsarsko-Sélo; d'ailleurs on ne m'avoit attendu que vers le 19 de ce mois, et la surprise avoit été fort agréable. Le b. de Nolken me dit que si je voulois éviter l'affluence du peuple qui à la vue de la galère s'assembleroit sur le port, il falloit débarquer à Oranienbaum où il avoit fait venir des voitures pour me transporter par terre à Pétersbourg. Je pris ce parti et ordonnai au général Troll de conduire son escadre à Pétersbourg; après m'être habillé, je me mis dans la chaloupe qui avoit amené le baron de Nolken avec le comte de Stenbock, M. de Cederfelt, le comte de Löwenhaupt, et nous allâmes descendre dans les jardins de Cronstadt par un beau canal qui va du pied du château jusque dans la mer. Le soleil se levoit dans ce moment, et le beau temps, joint à la superbe vue de Cronstadt de la grande mer chargée d'une forêt de vaisseaux, l'entrée du port de Pétersbourg, la côte de la Finlande. de Strelna et de Péterhof formoient le plus beau coup d'oeil qu'on pouvoit voir. Je ne fis que traverser le château et la cour d'Oranienbaum pour me mettre dans les voitures qui m'attendoient dans la seconde cour. Je montai dans le carrosse de Nolken; le comte Stenbock, M. de Cederfelt et le jeune comte Löwenhaupt montèrent dans une autre voiture, et nous en laissâmes deux pour les sénateurs et le comte Nils Posse. Quoiqu'Oranienbaum est distant de Pétersbourg de 40 verstes, ce qui fait 4 lieues de Suède, nous fîmes ce chemin en trois heures et arrivâmes à neuf heures et trois quarts à Pétersbourg sans changer de chevaux, tant leurs isvochiques sont bons; ils ont un air particulier avec leur grande barbe et leurs habits à la Russe; mais ce sont

les meilleurs cochers qu'on peut avoir, et l'usage le plus commode, surtout pour les étrangers. Arrivé à dix heures moins un quart à Pétersbourg, je descendis à l'hôtel du b. de Nolken et je lui fis sur-le-champ écrire un billet au comte de Panine (qui logeoit dans la même rue que lui) pour lui demander une heure pour moi. Un petit quart d'heure après il reçut réponse du comte de Panine, qui venoit de se lever. Il fit dire au b. de Nolken qu'il étoit bienvenu et qu'il l'attendoit. Le c. Panine ne sachant pas mon arrivée ajouta qu'il lui feroit plaisir de lui faire savoir des nouvelles des voyageurs; je fis répondre pour le baron de Nolken, qui étoit monté pour voir sa femme, qu'il auroit l'honneur de les lui porter lui-même. Je dis à Nolken de me mener, et nous allâmes ensemble dans sa voiture chez le comte Panine. Nous traversâmes plusieurs pièces où il y avoit une quantité d'officiers de la maison qui me regardoient avec étonnement; j'avois mor habit bleu à la Charles XII et le mouchoir blanc autour du bras gauche sans aucune marque qui pût déceler ma dignité; j'avois dès la frontière quitté mes droits, et comme je marchois après le baron de Nolken, mais d'un air assez libre, il ne se doutèrent pas avec certitude qui j'étois. Nous entrâmes ainsi jusque dans un cabinet où le c. Panine s'habilloit; il venoit de mettre sa chemise qu'il étoit occupé à fourrer dans ses culottes. En apercevant Nolken, il lui dit: «Ah! mon cher baron, soyez le bienvenu! Eh bien, quelles nouvelles venez-vous m'apporter?» Dans ce moment il m'aperçut; je m'avançai, et je vis à ses regards son étonnement, qui augmenta lorsque Nolken pour toute réponse lui présenta M. le comte de Gothland. Je ne puis peindre son embarras et son étonnement: il vouloit ôter son bonnet de nuit qu'il avoit encore sur la tête, et il n'osoit lâcher ses culottes qu'il tenoit encore; au reste d'une main il me fit un compliment. Au milieu de tout cet embarras où je ne compris rien, et certainement il n'y comprenoit rien lui-même, et se tournant vers Nolken, il lui dit: «Mon cher baron, quel tour m'avez-vous joué?» Nolken lui dit: «Je m'attendois bien à la surprise de V. Ex., mais il y a des étrangers auxquels je n'ose rien refuser». Je pris la parole et lui dis que comme mon seul but dans le voyage que j'avois entrepris étoit de voir l'Imp., mon empressement étoit extrême de lui être présenté et que je n'avois pas voulu perdre un moment pour venir cher lui le prier de me procurer une pronte audience, m'indiquer le moment où je pourrois être présenté à l'Imp.; qu' avant depuis 20 ans le plaisir de le connoître, j'avois cru pouvoir le traiter en ancienne connoissance et que, quoique j'étois bien changé depuis que je ne l'avois vu, j'avois eu tant de preuves de ses sentimens pour ma patrie que je n'avois cru mieux le reconnoître qu'en venant familièrement chez lui. Pendant tout ce discours il avoit eu le tems de remettre ses culottes et sa chemise: il s'étoit un peu remis aussi de sa surprise et me répondit par un compliment très respectueux et très poli, mais à sa manière, qui est un langage particulier, fort diffus, plein de mots de répétition et pourtant exempt de choses superflues; il ajouta beaucoup de protestations de la part de l'Imp. et finit par se confondre en excuses sur la manière qu'il me recevoit. Le b. de Nolken lui dit en riant que le comte de Falkenstein avoit été encore plus mal recu par M. de Maurepas, car on l'avoit fait attendre dans l'antichambre. Je me mis à rire et lui dis qu'on n'avoit pas pu mieux venir que moi, que j'avois voulu le surprendre et que je crovois que je l'avois fait, mais j'ajoutai: «Il faut vous laisser achever votre toilette; je m'en vais examiner votre maison avec le b. de Nolken, et comme je suis grand amateur de meubles, je vous en donnerai mes avis». Je pris ce prétexte pour le mettre à son aise. et je sortis avec le baron de Nolken, et je parcourus effectivement la maison, qui est très belle et superbement meublée, mais singulièrement distribuée comme presque toutes les maisons de Pétersbourg. Il y a un meuble de velours cramoisi et fait à Moscou fort beau, mais triste; les bronzes et les tables et les cheminées sont d'un travail précieux et d'une recherche infinie; tout ces meubles sont arrivés de Paris l'année passée et du plus grand goût. Les poiles me plurent beaucoup; ils ne ressemblent pas à

de grandes armoires comme les nôtres, mais ils font le même service; ce sont des espèces d'autel à l'antique placé dans un coin de la chambre, sur lequel est une statue de l'Amour et au bas duquel est une petite porte pour y faire entrer le bois, qui, quand elle est fermée, représente une plaque de cuivre faite pour mettre une inscription. Le c. Panine arriva un moment après, tout habillé; il commença par me faire des excuses sur la manière qu'il m'avoit reçu et me mena dans son cabinet; je m'assis entre lui et le baron de Nolken 1...

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Здѣсь дневникъ внезапно прерывается. Въ подлинной рукописи къ описанію печи въ комнатѣ графа Панина приложенъ рисунокъ, сдѣланный рукою короля, съ его же подписью: «Plan de la cheminée du cabinet du c. Panine & Pétersbourg».

#### IV.

Изъ переписки Екатерины II съ Густавомъ III въ первое время послъ его путешествія въ Петербургъ.

- 1. Изъ письма Екатерины II къ Густаву (безъ числа). ... Tout се qui regarde V. M. m'intéressant infiniment, il m'est venu à l'esprit que Sa santé précieuse pourrait courir quelque risque en mer du temps froid et humide qu'il fait: pour y obvier autant qu'il dépend de moi, j'ai chargé mon aide-decamp le colonel Zoritch de porter à V. M. une fourrure de renard noir, la meilleure que notre climat nous fournit. Il aura en même temps l'honneur de vous présenter les marques de l'ordre de l'Epée qu'il a plu à V. M. de me donner pour en décorer qui je voudrais. M. mon frère, je me fais une conscience d'en revêtir quelqu'un, ne connaissant point les instituts de cet ordre militaire: je La prie de vouloir bien en revêtir tel de mes sujets qu'Elle en jugera digne et d'être assuré que c'est avec la plus haute considération etc.
- 2. Madame ma Soeur et Cousine. Je pars pénétré de l'amitié et de la tendresse que V. M. m'a témoignées pendant tout mon séjour auprès d'Elle. Je compterai toujours pour les plus heureux momens de ma vie ces jours qui se sont si vite écoulés et que j'ai passés auprès d'Elle, et je compterai pour les plus beaux momens de ma vie ceux où je pourrai, Madame, vous donner des preuves des sentimens par lesquels je vous suis attaché. Votre aide-de-camp le colonel Zoritch m'a remis de votre part les

marques de mon ordre de l'Epée que j'avois mises en vos mains. Puisque V. M. elle-même n'a pas voulu en disposer, je crus ne pouvoir mieux en disposer qu'en le donnant à un homme qui dans la carrière militaire a déjà donné pour votre service des preuves du courage et de la valeur qui donnent des titres à mériter cet ordre, et à une personne qu'il m'a paru que vous honoriez de votre estime et de vos bontés. Je ne doute pas qu'il honore autant cet ordre un jour par les grandes actions qu'il fera à la tête de vos armées qu'il m'a paru flatté de le recevoir. A mon retour à Helsingfors j'aurai l'honneur de vous envoyer la grande croix de l'ordre: j'ose vous prier de vouloir la lui donner comme chevalier des Séraphins: en la recevant de vos mains, vous lui donnerez un nouveau prix aux yeux d'un sujet qui vous paraît bien attaché. Si à cette grâce V. M. voudrait l'élever au grade d'officier général, vous le mettrez d'égal avec les grandes croix de l'ordre dont il va devenir un frère. C'est l'amitié et la confiance que vous m'avez inspirées qui me fait hasarder aussi librement cette demande. V. M. sait l'art d'ajouter un nouveau prix à ce qu'Elle donne, et la pelisse superbe qu'Elle m'a envoyée sera pour moi un talisman qui me préservera de tous les maux possibles. C'est avec les sentimens de la plus tendre amitié et de la considération la plus haute que je suis,

Madame ma Soeur et Cousine, de V. M. I.

> le bon frère, cousin et voisin Gustave.

Oranienbaum le <sup>4</sup>/<sub>15</sub> juillet 1777 à minuit.

3. Изъ письма Густава къ Екатерин $^{5}$  II, пом $^{5}$ ченнаго: Свеаборгъ,  $^{21}/_{10}$  іюля 1777.

Послѣ похвалъ и разсужденій о величіи дѣлъ ея царствованія, онъ продолжаетъ:

... Vous devez sentir combien il a dû en coûter à mon coeur de me séparer de vous et combien il m'en coûte enco-

re lorsque je pense que peut-être c'est une séparation éternelle et que j'ai quitté pour toujours celle qui était la plus faite pour le bonheur de mon coeur. Pardonnez-moi, Madame, un mot qui peut paraître aussi avantageux en faveur du sentiment qui le dicte et que je ne peux vous exprimer plus énergiquement. Vous me permettrez pourtant de me flatter de vous revoir un jour à Fredrikshamn; c'est peut-être une illusion que je me forme, mais l'espérance est le consolateur des maux de l'humanité. J'ai l'honneur d'envoyer à V. M. I. la grande Croix de mon ordre de l'Epée que M. de Zoritch ne pouvait d'abord recevoir, mais que je prie V. M. de vouloir bien lui donner, ayant eu le premier grade de Commandeur déjà quelques jours.

#### 4. Изъ отвъта Екатерины II на предыдущее письмо:

...Je m'en vais construire à Fredrikshamn un bâtiment pour nos rendez-vous futurs: le comte Bruce est chargé de choisir l'emplacement. J'ai remis au colonel Zoritch l'étoile qu'il tient encore des bontés de V. M. Si en cette occasion Elle a fait des envieux, je suis garante qu'Elle n'a point fait un ingrat.

5. Изъ письма Густава III отъ 17 августа 1777, изъ Дротнингольма (посланнаго чрезъ кн. Бѣлосельскаго, котораго король особенно рекомендуетъ и проситъ наградить за энтузіазмъ, съ какимъ онъ говорилъ объ императрицѣ, и проч.):

J'ai été charmé de voir par la lettre que V. M. m'a écrite par M. de Borgenstjerna qu'Elle a déjà donné ses ordres pour la maison de Fredrikshamn. Le pr. Beloselski a été témoin des sentimens que mon coeur a éprouvés par l'espérance de vous revoir un jour.

- 6. Изъ письма Густава III отъ 5 сентября 1777 изъ Дротнингольма.
- ...V. M. me permettra de Lui dire qu'il (le comte de Gothland) a grande envie de quitter avec Elle ce ton cérémo-

nieux et tout le protocolle usité pour ne La traiter que de Sestra en vous priant de le traiter de votre Brat. Ce nom lui fut donné par vous le premier jour de son arrivée et ces momens lui sont si chers que tout ce qui les lui rappelle le transporte de joie.

#### 7. Письмо Густава III отъ $\frac{13}{24}$ октября 1777.

J'ai appris avec bien de la peine le désastre causé par la mer et par la tempête à Pétersbourg; l'empressement que le peuple m'a témoigné et l'amitié que vous m'avez marquée, Madame, pendant mon séjour me fait regarder la Russie pour une seconde patrie.

J'ai plaint les malheureux qui ont souffert, mais je vous ai plain (sic) encore plus qui souffrez pour eux et qui (du caractère que je vous connais) ressentiez plus leurs maux qu'eux-mêmes. Je sais que vous avez veillé toute la nuit pour leur faire porter du secours et que vos mains bienfaisantes ont trouvé une nouvelle occasion de se satisfaire en répandant des bienfaits sur les malheureux: cela a fait éprouver à mon coeur un sentiment bien doux. Vous voyez combien je suis exactement instruit de ce qui vous regarde, Madame, et je vous avoue que dans la carrière où je suis cette instruction est une chose très nécessaire, vos moindres actions étant des leçons pour nous autres.

Mon frère le duc d'Ostrogothie est de retour ici depuis une quinzaine de jours; il a couru le monde, comme la princesse de Babylone, pour oublier ses amours; nous ne savons pas au sûr s'il y a réussi, mais il s'est beaucoup formé pendant son voyage. Il a vu plusieurs de vos sujets en Italie, entr'autres un prince Isoupoff, frère de la duchesse de Courlande, et un prince Beloselski dont il m'a dit beaucoup de bien. Si ce dernier est aussi aimable que son frère qui a été en Suède, c'est faire son éloge, car je n'ai guère vu d'étranger chez moi qui me l'a paru plus que lui; peut-être que le plaisir que j'avois de m'entretenir de vous, Madame, a beaucoup augmenté sellui (sic) que j'ai trouvé dans sa conversation. Nos femmes se l'arrachoient, tant il avoit le talent de leur

plaire, et il marquoit pour vous un attachement si franc que cela seul m'eût plu et intéressé. Il disait souvent: Oh, c'est une charmante femme que j'aime de tout mon coeur, c'est dommage qu'elle soit Impératrice.

Je faisois chorus avec lui, comme vous le croyez bien, en retranchant par esprit de corps la dernière phrase, quoiqu'au fond j'aurais eu grande envie de la dire, car si vouz n'étiez pas Impératrice, on pourroit se flatter de vous voir à Stockholm et de vous voir souvent, et maintenant il faut chercher les circonstances et attendre les conjonctures pour jouir de ce bonheur en allant dans une petite ville de Finlande vous voir deux ou trois jours. Mon frère a vu l'Empereur à Lyon; ils ont logé dans la même auberge, et l'Empereur est entré sans qu'on l'attendît dans la chambre de mon frère, qui ne l'a reconnu qu'au portrait que j'ai de lui. Ils ont eu une assez longue conversation ensemble. Mon frère est enchanté de lui: il doit être très poli et très aimable; il lui a parlé beaucoup de mon voyage et de son admiration pour vous: il a dit que vous étiez la seule qui aviez fait de grandes choses depuis 20 ans. Cette phrase qui est bien vraie m'a paru digne de vous être rendue, venant d'un prince qui commence à jouir d'une réputation distinguée en Europe et qui v jouera probablement un grand rôle.

Cependant je vous prie, Madame, de ne point laisser entrevoir que c'est moi qui vous ai fait parvenir ces paroles, puisqu'elles ont été dites en confidence à mon frère. J'espère que nous aurons bientôt d'agréables nouvelles de chez vous et que la naissance d'un prince ajoutera un nouvean lustre aux prospérités de votre règne. Personne ne s'y intéresse plus que celui dont j'espère que vous ne doutez pas de la tendre amitié.

Gripsholm, le 13-24 d'Octobre 1777.

#### 8. Письмо Густава III отъ 28 ноября 1777.

M. de Munk est revenu pénétré des sentimens de la plus vive et de la plus respectueuse reconnoissance pour toutes les bontés dont vous l'avez comblé. Pour moi, je n'avois pas besoin de ces nouvelles marques de votre amitié, Madame, pour être pénétré des sentimens que vous êtes si faite d'inspirer, mais je vous avoue ingénument que mon coeur en est d'autant plus flatté que ces t'émoignages me sont de nouveaux garans de vos sentimens et de votre souvenir. Je me souviens du tems où je les ambitionnois comme des marques flatteuses de l'estime d'une grande princesse qui illustroit son siècle. Je ne vous connoissois pas personnellement alors: jugez combien ces sentimens doivent être accrus depuis que j'ai reconnu dans la plus grande femme la plus aimable de son siècle, celle la plus faite en tout pour obtenir les sentimens d'un coeur à qui aucune femme n'en avait encore pu inspirer de bien vifs et qui eût été trop dangereuse si elle eût été une particulière. Je vous demande pardon si j'ose vous dire des vérités aussi crûment. mais je sens une si grande satisfaction à les exprimer, et l'éloignement des lieux m'enhardissant vous ne devez me vouloir de mal si je ne peux me refuser cette satisfaction. Pour revenir à Munk, je puis assurer ma chère Soeur qu'il n'y a pas un petit recoin de votre château ou de vos appartemens où il a été, que je n'aie pas passé et repassé avec lui, et il a été pendant trois jours comme mis sur la sellette par mes interrogations. Pour moi, j'ai cru être un moment près de vous: il m'a semblé vous voir encore dans l'Hermitage debout devant le grand canapé, le prince Repnine assis et causant avec vous, enfin telle que vous étiez, Madame, quand j'y suis entré avec le pr. Potemkine. Tout cela se peint encore dans mon imagination avec la même vivacité comme si je le voyois. Je suis charmé que mes petits chevaux vous ont plu; s'ils pourroient contribuer à votre amusement, je serois au comble de mes voeux; j'ose m'offrir pour votre maquignon, et lorsqu'il vous en manquera dans votre attelage, j'aurai l'honneur de vous en fournir: j'ai exprès défendu qu'on en vendît plus pour être seul le maître de toute cette race.

J'ai annoncé lundi passé au chapitre des ordres la nomination de M. de Zoritch au cordon jaune de la gr. croix de l'ordre de

l'Epée avec les nouveaux titres dont vous l'avez décoré. Il m'a annoncé lui-même la grâce que chère Soeur lui avoit faite et dont j'ai été bien aise: je crois que vous ne pouvez rien faire de mieux pour votre service que d'honorer un homme qui me semble rempli de toute sorte de bonnes qualités et qui n'attend que l'occasion de vous rendre de grands services. J'ai donné dans le même chapitre la grande croix de l'Epée au général Troll. Les bontés que vous lui avez témoignées ont été pour moi la principale raison de lui faire ce cadeau. C'est en qualité de chevalier des Séraphins que je prends la liberté de vous entretenir de tout cela, et comme nous sommes sur le chapitre des ordres, je prends la liberté de consulter ma chère Sestra sur une petite affaire qui v a rapport. Elle connoît M. d'Eck et la complaisance qu'il a eue et veut bien encore avoir de favoriser notre correspondance: il n'y en a pas qui me fasse plus de plaisir, et comme je ne sais rien de si vilain que d'être ingrat, j'ai longtems songé à ce que je pourrois faire pour lui marquer ma gratitude, surtout depuis que ma chère Sestra m'a fait faire la réflexion des suites qu'une pareille correspondance a eues pour le chevalier d'Eck et le Cte de Broglio. J'ai donc imaginé de lui envoyer la petite croix de l'ordre de l'Etoile polaire, mais comme tout cela ne peut se faire qu'avec le consentement et surtout le bon gré de l'Impératrice de Russie, ie prie ma chère Sestra de vouloir bien la sonder là-dessus, et si vous croyez que cela lui fasse plaisir, je vous prie de remettre la croix ci-jointe à l'Impératrice; mais si vous croyez que cela lui fasse de la peine, je vous prie, ma chère Sestra, de me renvoyer la croix en bonne parente, sans en parler davantage. Vous voilà donc mon ministre auprès de l'Imp. Voilà un cholli (sic) petit emploi, en vérité. Mais si votre coeur est vraiment persuadé des sentimens du mien pour elle, je ne puis trouver un meilleur interprète, ni un plus sûr garant de mes sentimens.

Stockholm, ce 28 novembre 1777.

9. Отъ Екатерины II къ Густаву III есть письмо, писанное изъ Фридрихсгама 18 іюня 1783 г., изъ чего видно, что она туда пріѣхала прежде него. Вотъ отрывокъ изъ этого письма: Quelque contentement que je ressente, mon cher Frère, de l'espérance de vous revoir dans peu, je vous avoue que je ne suis point sans de fortes inquiétudes sur l'état de votre bras; je ne puis que prier instamment V. M. de préférer Sa commodité à tout autre sentiment: diminuer vos souffrances, en honneur, seroit mon unique désir en ce moment; je meurs de peur que cette route si rude ne l'augmente; j'ai ordonné au Cte de Bruce et à tout le monde de faire ce qu'ils pourront pour la rendre moins dure; mais le moyen d'y parvenir dans une contrée qui n'est que roc! (Потомъ выражена благодарность графу Поссе и Таубе за доставленіе извѣстій о королѣ)...

#### Письмо Екатерины II къ Густаву III въ Венецію.

à Pétersb. le 17 Mars 1784.

Monsieur mon Frère et Cousin. J'ai eu l'honneur de recevoir la lettre que V. M. a bien voulu m'écrire de Naples, par laquelle Elle m'apprend combien peu on Lui a laissé de loisir dans ses courses diverses. Si mes ministres ont été de quelque utilité à V. M., je n'ai pas lieu de regretter les ordres que je leur ai donnés; en quoi je n'ai eu d'autres vues que celle de donner à V. M. une preuve de mon amitié et attention.

N'ayant point reçu de lettre de S. M. l'Empereur depuis son voyage d'Italie, je ne saurois satisfaire la curiosité de V. M. sur l'opinion que ce Monarque aura pris du c-te de Haga. Ce que je sais de certain, c'est que le mérite n'échappe point à la perspicacité d'un génie solide toujours occupé d'objets utiles et que les frivolités n'occupent qu'en observateur réfléchi et profond.

V. M. partant pour Rome, Venise, Parme, Milan, Turin et la France, je La prie d'être persuadée que mes voeux l'accompagnent partout. Si cependant V. M. souhaitoit de savoir des nouvelles de nos contrées, Elle apprendroit qu'on s'y plaint beaucoup de la disette des grains, de la rareté des espèces, des difficultés du tems présent; les vieilles gens donnent des éloges au passé, et les jeunes sautent et dansent. Nous sommes encore riches en projets; on débite que V. M. fait sourdement des préparatifs pour s'emparer de la Norvège: je n'en crois pas un mot de

plus que du bruit qui me menacoit de l'invaison de vos troupes en Finlande, où V. M. prétendoit, à ce qu'on disoit, faire main basse sur mes faibles garnisons et aller tout droit à Pétersbourg. apparemment pour y souper. Comme je ne fais aucun cas ordinairement des propos de conversation, dans lesquels, pour embellir la diction, il y entre plus souvent des élans d'imagination que de vérité et de possibilité, je dis et fais dire à qui veut bien l'entendre, tout simplement, que je suis caution que de l'un, pas plus que de l'autre, il n'en est ni ne sera rien. V. M. voit que, quoique dans le Nord il n'v ait point de ruines de Pompeïa et autres lieux pour réchauffer l'imagination, que cependant nous n'en manquons pas. V. M. n'ayant pas vu les tumeurs du volcan Vésuve. Elle s'est amusée à la conversation du petit volcan Galiani, que je ne connais que de réputation. Je n'ai point encore son livre sur le droit des neutres: on me l'a toujours promis, mais je dois un remerciement à V. M. de la bonne recommandation qu'Elle m'a donnée près de l'abbé Galiani et de ce qu'Elle me dit d'agréable à ce sujet.

C'est avec plaisir que j'ai appris les progrès que fait journellement le prince royal et que mes petits-fils y aient contribué. Je rends grâces à V. M. de ce qu'en ami et bon parent Elle veut bien prendre part à la terminaison heureuse de mes différens avec la Porte; je la prie d'être persuadée de celle que je prends à tout ce qui La regarde, étant toujours avec une très haute considération et une amitié particulière, Monsieur mon Frère et Cousin,

de Votre Majesté
la bonne soeur, cousine, amie et voisine
Catherine.

## VI.

## Письма Густава III о Голштинскомъ наслъдствъ.

1. Madame ma Soeur et Cousine. Accoutumé depuis longtems de vous ouvrir mon coeur, Madame, je regarde comme une douce obligation de vous parler avec franchise et de faire part à V. M. I. de mes inquiétudes sur ce qui me regarde en particulier et ma famille en général. La mort de notre oncle commun (l'évêque de Lübeck) en me causant la douleur que la perte d'un parent chéri (et du seul père de mon père qui me restait) devait faire sentir à mon coeur, me met dans la nécessité de faire des réclamations que l'intérêt de mon fils rend encore plus nécessaires aujourd'hui et que je ne crois point pouvoir obmettre sans blesser ma gloire et ce que je dois à moi-même, à mes frères et à ma postérité. V. M. se rappelle que dans le tems où le Grand-Duc disposa des souverainetés qu'il avait échangées contre le Duché de Holstein (l'ancien patrimoine de nos ancêtres) en faveur de feu mon Oncle, je fis part à V. M. des réservations de mes droits héréditaires tant près de l'Empereur des Romains que près de la diète de l'Empire. V. M. ne désapprouva pas ma démarche, et je la ménageais autant qu'il le fallait pour ne pas perdre entièrement mes droits: de justes égards pour mon vieux oncle me dictaient ces ménagements, surtout au moment qu'un mariage allait unir sa fille à mon frère et que je me voyais sans enfans. Les choses sont bien changées aujourd'hui: le ciel a béni mon mariage, et cet enfant, mon héritier, à qui V. M. a souvent témoigné prendre de l'intérêt, est une nouvelle obligation pour moi de ne rien négliger des droits que je lui ai transmis par le sang. Mon oncle est mort en laissant un fils qu'on peut regarder comme mort civilement; cependant j'apprends par la lettre que mon cousin l'évêque de Lübeck m'écrit, que ce fils a été proclamé comme héritier de l'Oldenbourg et du Delmenhorst et qu'à son défaut le nouvel évêque de Lübeck et ses enfans doivent lui succéder. Je vois ces souverainetés (que je ne croyais être qu'une cession usufruitère) passer comme héréditaires aux branches cadettes de la mienne, et ma famille exclue à jamais de l'héritage de nos pères, héritage garanti et confirmé par toutes les lois de l'Empire germanique, par la paix de Westphalie, et confirmé pas l'Empereur Joseph premier dans celui d'Altranstadt. Dans de pareilles circonstances je me vois forcé par ma propre gloire de réclamer le chef de l'Empire, la diète et mon cogarant du traité de Westphalie. V. M. ne m'estimerait pas si je n'agissais ainsi; Sa grande âme connoît trop les devoirs et les lois de l'honneur pour ne pas approuver que chacun défende ses droits; mais lorsque je satisfais ainsi à ce que je me dois à moi-même, à mon fils, à ma famille, je ne puis voir qu'avec peine l'incertitude où je jette les enfans du prince evêque, mon cousin, et comme je ne suis point porté aux démarches que je fais ni par une ambition inquiète, ni par aucun ressentiment, mais uniquement par ce que je crois que mon honneur et mon devoir envers ma postérité exigent, je m'en ouvre franchement à V. M. pour La prier de trouver quelque moyen de me dédommager et de réunir sur une base solide les coeurs et les intérêts d'une famille qui est la Sienne et que je me flatte qu'elle aime également. Vous et votre fils, Madame, avez montré avec générosité votre amitié pour le prince, mon cousin; vous ne voudrez pas laisser sa postérité dans une incertitude fâcheuse, ni une pomme de discorde entre des parens qui ne souhaitent pas mieux que d'être unis. C'est à vous, Madame, à trouver dans votre amitié pour nous des moyens de nous contenter tous, et je puis assurer V. M. que dès qu'Elle m'en proposera qui pourront être conformes à mon honneur, qui exige le contentement de ma famille, je serai infiniment aise d'établir sur une base solide les intérêts communs de notre maison. C'est avec les sentimens de l'amitié la plus vraie et de la plus haute considération que je suis,

Madame ma Soeur et Cousine,

de V. M. I.

le bon frère, cousin, voisin et ami

Drottningholm, le 18 août 1785.

Pour ne rien laisser ignorer à V. M. de mes demandes, et Lui montrer une confiance entière, je joins ici la copie de ma lettre à l'Empereur.

2. Madame ma Soeur et Cousine. Je ne puis cacher à V. M. I. la surprise que m'a causée la lettre que vous m'avez écrite en réponse à la mienne du 18 août. Je vois par son contenu qu'on a voûlu surprendre la religion de V. M. et qu'on Lui a donné une notice fausse des engagemens contractés par le feu Roi mon Père. V. M. verra par l'article du traité même de 1750, conclu entre mon père et mon beau-père le roi Frédéric V de Danemark, que mon père n'a jamais renoncé aux droits héréditaires de sa maison, mais qu'en échangeant eventuellement l'Oldenbourg et le Delmenhorst pour l'Holstein, il se reservoit tous ses droits sur ces deux premières souverainetés qu'il promettoit de recevoir en échange pour le Holstein lorsque la succession lui en seroit ouverte <sup>1</sup>. Les Suédois ont de tout tems eu trop d'élévation pour

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Къ письму было приложено:

Extrait du Traité définitif entre le Roi Frédéric V de Danemark et le Prince Successeur au trône de Suède Adolphe Frédéric, conclu le 25 Avril 1750.

Art. IV. Comme un équivalent à cette cession et translation éventuelle, faite à S. M. le Roi de Danemark et à ses héritiers et descendans mâles, Sa dite M. cède de son côté pour Elle, ses héritiers et descendans mâles, à S. Alt. Royale le

avoir voulu dépouiller de son patrimoine le prince auquel leur choix déféra la couronne; et je puis assurer V. M. qu'il n'a jamais été question de renoncer à des droits transmis par nos ancêtres, et V. M. a l'esprit trop juste pour ne pas sentir qu'il y a une bien grande distance entre ne pas se contenter des états que la Providence nous a confiés ou de soutenir avec fermeté, mais modération, des droits légitimes et incontestables dont on veut nous priver. Vous jugerez donc bien, Madame (j'ose m'en flatter), que les démarches que j'ai faites déjà en 1775 et que je vous renouvelle, sont fondées sur le bon droit, sur la justice et les lois de l'Empire Germanique, et lorsque je m'offre à me prêter à des arrangemens qui puissent nous contenter tous, je vous donne une nouvelle preuve des sentimens de confiance et d'amitié, ainsi que de la haute considération avec laquelle je suis,

Madame ma Soeur et Cousine,

de V. M. I.

bon frère, cousin, ami et voisin

Gustave.

Drottningholm, ce 19 Novembre 1785.

3. Письмо Густава III къ В. К. Павлу Петровичу отъ 18 августа 1785.

Monsieur mon Frère et Cousin. Les sentimens qui m'unissent à V. Altesse I., bien plus encore que les liens du sang, m'engagent à m'ouvrir cordialement envers vous, mon cher cousin, sur les arrangemens que vous avez faits relativement à vos possessions allemandes, dont j'ai ignoré jusqu'ici toute l'étendue. J'ai cru que vous aviez laissé à feu mon Oncle, l'évêque de Lübeck, l'usufruit de l'Oldenbourg et du Delmenhorst, et bien

prince successeur au trône de Suède, ses héritiers et descendans mâles, les deux comtés d'Oldenbourg et de Delmenhorst. (Cet art. \*est mot à mot inséré et ultérieurement confirmé dans le Traité de cession du 15 mai de la même année, ainsi que dans la confirmation de l'Empereur François I du 2 janvier 1754).

loin de vouloir en rien déroger à vos droits souverains, je n'ai fait que me réserver mes droits au moment que feu mon Oncle en demandoit l'investiture à l'Empereur. Mais j'apprends aujourd'hui que les peuples de ces souverainetés on prêté serment à son fils comme héritier, et, à son défaut, au nouvel évêque de Lübeck et à sa postérité. Vous me permettrez de vous observer qu'un pareil arrangement prive toute ma branche de ses droits héréditaires et du droit de primogéniture que nous avons, étant issus du frère aîné des deux princes dont les descendans sont appelés à la succession à notre préjudice, que cette forme de succession est directement contraire aux lois de l'Empire germanique, aux pactes de notre maison, les premières garanties par le traité d'Altranstadt confirmé par l'Empereur Joseph I et que V. A. I. peut bien disposer de l'usufruit de ses domaines, mais non en priver ses enfans et ses légitimes héritiers, qu'un pareil acte alarmera indubitablement tous les princes de l'Empire, qui craindront de voir établir un exemple qui pourroit mener à la destruction et à l'incertitude de toutes leurs possessions. Vous êtes trop juste, vous avez des principes d'une équité trop sévère pour en vouloir déroger vis-à-vis de vos parents, je dis plus, visà-vis de vos enfans, car c'est leur cause que je plaide. C'est cette même raison éclairée, c'est cette même probité (qui fait la plus belle base de votre réputation) à qui j'en appelle et qui m'assurent que vous trouverez naturel que je réclame les lois auxquelles tous nous sommes soumis comme princes de l'Empire et dont la sainteté m'est encore plus précieuse en qualité de garant du traité de Westphalie. C'est aussi conformément à ces principes que j'ai fait réclamer mes droits près de l'Empereur comme chef de l'Empire, à la diète de l'Empire, et que mon cogarant le roi de France a été également réclamé. Je crois devoir vous faire part de ces démarches comme au chef de ma maison: je les ai faites parce que je les ai crues conformes à mon devoir de père et de frère et qu'il eûtété contre ma gloire et mon honneur de ne pas veiller au soutien de mes justes droits. Je vous prie de croire que c'est avec une vraie peine que je me vois forcé de jeter une incertitude fâcheuse sur le sort des enfans que j'aime véritablement et que je me ferais un vrai plaisir d'en tendre à des dédommagements qui, en assurant l'union de notre maison, seraient conformes à mon honneur et au contentement de ma famille. C'est à V. A. I. à achever son ouvrage en l'assurant par l'union de toute la famille dont Elle est le chef, et je vous puis assurer que vous m'y trouverez très porté. C'est avec les sentimens les plus distingués d'estime et de l'amitié la plus tendre que je suis, Monsieur mon Frère et Cousin,

de .V. A. I. bon frère, cousin et ami Gustave.

Drottningholm, ce 18 Août 1785.

## VII.

## Два письма Екатерины II, писанныя по заключеніи союза съ Густавомъ III.

1. Je suis charmée, mon cher Frère, de voir par le ton que vous avez pris dans votre lettre du 17 Septembre que vous êtes revenu entièrement aux anciens sentimens dont vous avez fait profession autrefois à mon égard et auxquels V. M. me trouvera toujours prête à répondre avec la cordialité la plus parfaite. Vous savez à l'heure qu'il est quelles sont mes dispositions à l'égard des liens d'alliance politique par lesquels je suis prête à resserrer ceux du sang qui nous unissent. Ces dispositions ont pour base les principes d'égalité et de réciprocité entière, et dès lors je ne dois pas craindre qu'elles puissent ne pas nous conduire au but que nous nous proposons. C'est dans cette confiance que je n'ai pas balancé de vous faire part de mes sentimens les plus secrets à l'égard des affaires de France. La lettre du roi d'Angleterre que V. M. m'a communiquée n'est qu'une copie de celle que ce prince a écrite à l'Empereur; elle est vague et le moins que l'on puisse en conclure est qu'il n'y a point de fond à faire sur le concours de S. M. britannique. Mais ce qu'il y a de plus fâcheux dans cette affaire, indépendamment du défaut de chaleur que montrent les autres souverains, c'est de voir la mésintelligence qui paraît régner entre la reine de France

et les princes refugiés en Allemagne. Egalement dépouillés de toute autorité et de toute prérogative, ils semblent manifester pour la jouissance de cette autorité et de cette prérogative les mêmes ombrages et la même jalousie comme s'ils en étaient déjà en possession, sans songer qu'ils ne parviendront jamais à en rétablir l'ombre, à moins d'une union intime et d'une opération sincère et parfaite. Vous pouvez, mon cher Frère, avoir sur ce triste sujet des notions encore plus amples que les miennes, et peut-être aussi ne manquez-vous pas non plus des moyens de prêcher, là où il appartient, la paix et la bonne intelligence si nécessaires pour le bien commun d'eux tous. Quoi qu'il en soit, mes intentions et mes résolutions sont les mêmes, et je compte beaucoup sur la constance des vôtres et sur les démarches et instances que je renouvelle auprès des cours de Vienne et de Berlin, afin de les déterminer à agir dans le sens favorable à nos voeux. Dans le cour de cet hiver nous saurons à quoi nous en tenir, et je ne perds pas du tout l'espoir que nos intentions bienfaisantes, nobles et aussi grandes que généreuses ne prévaillent à la fin. Ce sera un titre de plus que j'ajouterai à tous ceux que me dicte pour vous l'amitié tendre et sincère avec laquelle je suis,

> Monsieur mon Frère, de votre Majeste la bonne soeur et cousine, amie et voisine Catherine.

St.-Pétersbourg, 29 Septembre 1791.

2. Monsieur mon Frère et Cousin, En conformité de la lettre que j'ai adressée à Votre Majesté par le courrier, porteur des ratifications du traité d'alliance nouvellement conclu entre nous, je Lui dois communication de la réponse que j'ai reçue de l'Empereur sur les nouvelles ouvertures que je lui ai faites au sujet des affaires de France. Votre Majesté trouvera ci-joint copie de cette réponse, qui ne servira qu'a Lui confirmer ce qu'Elle sait

déjà sur les intentions négatives de l'Empereur, sans Lui en expliquer les motifs. Ceux-ci se trouvent consignés dans une depêche très longue dont j'ai fait faire un extrait que je fais passer au comte de Stackelberg, avec ordre de la communiquer sous le sceau du secret à Votre Majesté. Elle v verra que la cour de Vienne considère comme un changement en mieux, ce qui dans le fond n'est que la consommation de ce qu'elle voulait elle-même prévenir et empêcher, en proposant, comme elle l'a fait au mois de juillet dernier, un concert entre les puissances. La proposition qu'elle fait de tenir ce concert toujours ouvert et toujours existant n'est qu'une preuve de plus de la stérilité des mesures ou plutôt des effets qu'il a produits j'usqu'ici et du peu d'espérance qu'il présente pour l'avenir, puisqu'elle ne présente aucun plan d'opération ni de moyens fixes à combiner. Quelques décourageantes que soient les dispositions que cette cour a vmontrées récemment sur l'objet en question, je ne me rebute rai point dans mes efforts pour l'en faire changer, et je mets encore quelque espoir dans ceux que j'emploierai à la désabuser principalement de l'idée où elle est et qu'elle allègue pour raison de son inaction; que les plans et les démarches des princes ne s'accordent pas avec ceux qu'on a adoptés et qu'on veut suire aux Tuileries. En effet, toutes mes notions et toutes mesdonnées se réunissent à constater le plus parfait accord qui règne entre le roi, la reine de France d'un côte, et les princes refugiés en Allemagne de l'autre. La lettre que le baron de Breteuil, qu'on croit principalement chargé du secret de son maître, m'a fait parvenir et dont le comte de Stackelberg montrera également la copie à Votre Majesté, vient à l'appui de cette vérité, car si elle n'en contient pas l'aveu, elle en porte l'esprit dans les remercîments qu'il me fait au nom du roi, de l'intérêt que j'ai marqué pour sa cause et celle de la France entière. Il partage la reconnaissance que m'a temoignée la noblesse française, et semble en quelque façon suppléer par la lettre au défaut de sa signature dans celle que cette noblesse m'a adressée En éclairant l'Empereur sur cette vérité, peut-être parviendrai-je à ébranler ses résolutions actuelles et à les rendre plus favorables aux intentions qui nous animent, Votre Majesté et moi. J'avoue que je désire ce succès bien plus que je ne l'espèrerais si le chapitre des événements à prévoir en France ne me fournissoit une riche attente de faits plus persuasifs que les axiomes et qui obligeront la cour de Vienne tôt ou tard d'agir. Peut-être la reine de France serat-elle elle-même dans la nécessite de réclamer l'assistance de son frère. Votre Majesté doit savoir mieux que moi s'il est bien difficile de l'y porter. Plus la cause que nous plaidons est digne de nos soins, plus nous devons ne rien négliger pour la faire triompher, et nous aurons, mon cher Frère, auprès de nos contemporains et de la postérité le mérite de ne pas nous être désistés d'une si belle entreprise sans avoir fait tous les efforts possibles pour surmonter les difficultés que nous avons rencontrées. C'est avec les sentimens de la plus sincère amitié et de la plus parfaite considération que je suis,

Monsieur mon Frère et Cousin, de Votre Majesté la bonne soeur, cousine, amie, alliée et voisine Catherine.

St.-Pétersbourg, 6 Décembre 1791.